







выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Gogol', Nikolai Vasil'erich

## выбранныя мъста

изъ

# ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ

николая гоголя.

#### САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

въ типографіи департамента вивіпней торговли.

1847.

PG3335 A3 (847

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

С. Петербургъ, Августа 18-го лия, 1846.

Ценсоръ А. Никитенко.

## оглавленіе.

| Предисловіе                                        | • | 1  |
|----------------------------------------------------|---|----|
| I. Завъщаніе · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | 7  |
| II. Женщина въ свътъ                               |   | 16 |
| III. Значеніе бользней                             |   |    |
| IV. О томъ, что такое слово                        |   | 28 |
| V. Чтенія Русскихъ поэтовъ передъ публикою .       | • | 34 |
| VI. О помощи бъднымъ                               |   | 38 |
| VII. Объ «Одиссев,» переводимой Жуковскимъ         |   | 42 |
| VIII. Нъсколько словъ о нашей Церкви и Духовенств  | ъ | 58 |
| IX. О томъ же                                      |   |    |
| Х. О лиризм'в нашихъ поэтовъ                       | • | 66 |
| XI. Споры                                          | • | 86 |
|                                                    |   |    |

|        | CTP                                             | AH. |
|--------|-------------------------------------------------|-----|
| XII.   | Христіанинъ идеть впередъ                       | 90  |
| XIII.  | Карамзинъ                                       | 95  |
|        | О театръ, объ одностороннемъ взглядъ на театръ, |     |
|        | и вообще объ односторонности                    | 98  |
| XV.    | Предметы для лирического поэта въ нынъшнее      |     |
|        | время                                           | 14  |
| XVI.   | Совъты                                          |     |
|        | Просвъщение                                     |     |
|        | Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу       |     |
|        | «Мертвыхъ душъ»                                 | 30  |
| XIX    |                                                 |     |
|        |                                                 |     |
|        |                                                 |     |
|        | Русскій пом'єщикъ                               |     |
|        | Историческій живописецъ Ивановъ                 |     |
|        |                                                 | 04  |
|        | Чъмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ      | =0  |
|        | домашнемъ быту                                  |     |
|        | Сельскій судъ и расправа                        |     |
|        |                                                 |     |
| XXVII. | Баизорукому пріятелю                            | 89  |
|        |                                                 |     |
|        | Чей удълъ на землъ выше                         |     |
|        | Напутствіе                                      | 95  |
|        | Въ чемъ же наконецъ существо Русской поэзін,    |     |
|        | и въ чемъ ел особенность                        |     |
| XXXII. | Свътлое Воскресеніе                             | 72  |

## предисловіе.

Я былъ тяжело боленъ; смерть уже была близко. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшись первою минутой полной трезвости моего ума, я написалъ духовное завѣщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей моихъ издать послѣ моей смерти нѣ-которыя изъ моихъ писемъ. Мнѣ хотѣлось хотя симъ искупить безполезностъ всего, доселѣ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны,

находится болбе нужнаго для человька, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровёль; мий стало легче. Но чувствую однако слабость силъ монхъ, которая возвъщаетъ инт ежеминутно, что жизнь моя на волоскт, и, приготовляясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ Мфстамъ, необходимому душъ моей, во время котораго можеть все случиться, я захотълъ оставить при разставаньи что нибудь отъ себя нопить соотечественникамъ. Выбираю самъ изъ моихъ последнихъ писемъ, которыя мив удалось получить назадъ, все, что более относится къ вопросамъ, занимающимъ нынѣ общество, отстранивши все, что можетъ получить смыслъ только послъ моей смерти, съ исключениемъ всего, что могло имъть значение только для немногихъ. Прибавляю двъ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завъщание съ тъмъ, чтобы, въ случат моей смерти, если бы она застигла меня на пути моемъ, возымело оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидетельствованное всеми монми читателями.

Сераце мое говорить мий, что кипга моя нужна и что она можеть быть полезна. Я думаю такъ не потому, чтобы имёль высокое о себй понятіе и надёляся на умёнье свое быть полезнымъ, но потому, что никогла еще доселё не питаль такаго сильнаго желанія быть полезнымъ. Отъ насъ

уже довольно бываетъ протянуть руку съ тъмъ, чтобы помочь: помогаемъ же не мы . помогаетъ Богь, ниспосылая силу слову безсильному. И такъ, сколь бы ви была моя книга незначительна в ничтожна, но я позволяю себь излать ее въ свётъ и прошу монхъ соотечественниковъ прочитать ее нъсколько разъ; въ то же время прошу тёхъ изъ нихъ, которые имбють достатокъ, купить итсколько ея экземпляровъ и раздать темъ, которые сами купить не могуть, уведомляя ихъ при этомъ случав, что всв леньги, какія перевысять издержки на предстоящее мив путешествіе, будуть обращены съ одной стороны въ подкриленіе тьмъ, которые, подобно мнь, почувствують потребность внутреннюю отправиться къ наступающему велекому посту во Святую Землю и не будутъ имъть возможности совершить это одниии собственными средствами; съ другой сторонывъ пособіе тѣмъ, которыхъ я встрѣчу на пути уже туда идущихъ и которые всв помолятся у Гроба Господня за моихъ читателей, своихъ благотворителей.

Путешествіе мое хотёль бы я совершить какъ добрый Христіанинь. И потому испрашиваю здёсь прошенія у всёхъ моихъ соотечественниковъ во всемь, чёмъ ни случилось миё оскорбить ихъ: знаю, что моими необдуманными и незрёлыми сочиненіями нанесь я огорченіе многимь, а другихъ даже вооружиль противъ себя, вообще

уже во многихъ произвелъ неудовольствіе. Въ оправдание могу сказать только то, что нам вреніе мое было доброе и что я никого не хот влъ ни огорчать, ни вооружать противъ себя, но одно мое собственное перазуміе, одна моя поспъшпость и торопливость были причиной тому, что сочиненія мои предстали въ такомъ несовершенномъ видъ и почти всъхъ привели въ заблужденіе на счеть ихъ настоящаго смысла; за все же, что ни встръчается въ нихъ умышленно-оскорбляющаго, прошу простить меня съ тімъ великодушіемъ, съ какимъ только одна Русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всъхъ тъхъ, съ которыми надолго или на короткое время случилось мив встретиться на дороге жизни. Знаю, что мий случалось многимъ наносить непріятности, инымъ, быть можетъ, и умышленно. Вообще въ обхождении моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго. Отчасти это происходило отъ того, что я избъгалъ встръчь и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человъку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ произносить мит не хотвлось), и будучи въ то же время убъжденъ. что, по причинъ безчисленнаго множества монхъ недостатковъ, мий было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ ижкоторомъ отдаленін отъ людей. Отчасти же это происходило и отъ мелочнаго самолюбія, свойственнаго

только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрадись въ люди и считаютъ себя вправъ гляльть спесиво на другихъ. Какъ бы то ни было, но я прошу прощенія во всёхъ личныхъ оскорбленіяхъ, которыя мнѣ случилось нанести кому либо, начиная отъ временъ моего дътства до настоящей минуты. Прошу также прощенія у моихъ собратьевъ-литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебрежение или неуважение къ нимъ, оказанное умышленно или неумышленно: кому же изъ нихъ по чему либо трудно простить меня, тому напомню, что онъ Христіанинъ. Какъ гов вышій передъ испов в дью, которую готовится отдать Богу, просить прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія, и какъ никто въ такую минуту не посмъетъ не простить своего брата, такъ и онъ не долженъ посмъть не простить меня. Наконецъ прошу прощенія у моихъ читателей, если и въ этой самой книг встрътится что нибудь непріятное и кого нибудь изъ нихъ оскорбляющее. Прошу ихъ не питать противъ меня гнива сокровеннаго, но вмисто того выставить благородно всв недостатки, какіе могутъ быть найдены ими въ этой книгъ, какъ иедостатки писателя, такъ и недостатки человъкамое неразуміе, недомысліе, самонад'янность, пустую увъренность въ себъ, словомъ все, что бываетъ у всъхъ людей, хотя они того и не видятъ, и что в вроятно еще въ большей м врв находится во мнв.

Въ заключеніе прошу всёхъ въ Россіи помолиться обо мнё, начиная отъ Святителей, которыхъ уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы какъ у тёхъ, которые смиренно не вёруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тёхъ, которые не вёруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ее нужною: но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу помолиться обо мнё этою самой безсильной и черствою ихъ молитвой. Я же у Гроба Господня буду молиться о всёхъ моихъ соотечественникахъ, не исключая изъ нихъ ни единаго; моя молитва будетъ также безсильна и черства, если святая небесная Милость не превратить ее въ то, чёмъ должна быть наша молитва.

1846, Іюль.

## ЗАВЪЩАНІЕ.

Находясь въ полномъ присутствій памяти и здраваго разсудка, излагаю зд'єсь мою посл'єднюю волю.

I. Завъщаю тъла моего не погребать по тъхъ поръ, пока не покажутся явные признаки разложенія. Упоминаю объ этомъ потому, что уже во время самой бользни находили на меня минуты жизненнаго онъмънія, сердце и пульсъ переставали биться... Будучи въ жизни своей свидътелемъ многихъ печальныхъ событій отъ нашей перазум-

ной торопливости во всёхъ дёлахъ, даже и въ такомъ, какъ погребеніе, я возвёщаю это здёсь въ самомъ началё моего завёщанія, въ надеждё, что, можетъ быть, посмертный голосъ мой напомнитъ вообще объ осмотрительности. Предать же тёло мое землё, не разбирая мёста, гдё лежать ему, ничего не связывать съ оставшимся прахомъ; стыдно тому, кто привлечется какимъ нибудь вниманіемъ къ гніющей персти, которая уже не моя: онъ поклонится червямъ, ее грызущимъ; прошу лучше помолиться покрёпче о душё моей, а вмёсто всякихъ погребальныхъ почестей угостить отъ меня простымъ обёдомъ нёсколькихъ не имущихъ насущнаго хлёба.

П. Завѣщаю не ставить надо мною никакаго памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, Христіанина недостойномъ. Кому же изъ близкихъ монхъ я былъ дѣйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ миѣ памятникъ иначе: воздвигнетъ опъ его въ самомъ себѣ своею неколебимою твердостью въ жизненномъ дѣлѣ, бодреньемъ и освѣженьемъ всѣхъ вокругъ себя. Кто послѣ моей смерти выростетъ выше духомъ, нежели какъ былъ при жизии моей, тотъ покажетъ, что опъ точно любилъ меня и былъ мнѣ другомъ, и симъ только воздвигнетъ мнѣ памятникъ. Потому что и я, какъ ни былъ самъ по себѣ слабъ и ничтоженъ, всегда ободрялъ друзей моихъ, и никто изъ тѣхъ, кто сходился поближе со мною въ послѣднее время, никто изъ

нихъ въ минуты своей тоски и печали не видалъ на мнѣ унылаго вида, хотя и тяжки бывали мои собственныя минуты и тосковалъ я не меньше другихъ; пускай же объ этомъ вспомнитъ всякъ изъ нихъ послѣ моей смерти, сообразя всѣ слова, мной ему сказанныя, и перечтя всѣ письма, къ нему писанныя за годъ передъ симъ.

III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и гръхъ себъ возьметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою пибудь значительною или всеобщею утратой. Если бы даже и удалось мий сдёлать что нибудь полезнаго и начиналь бы я уже исполнять свой долгь дёйствительно такъ, какъ слёдуетъ, и смерть унесла бы меня при началъ дъла, замышленнаго не на удовольствіе нікоторымъ, но надобнаго всёмъ, то и тогда не слъдуетъ предаваться безплодному сокрушенію. Если бы даже вийсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дъйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слёдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всёмъ нужные, то это знакъ гнъва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цёли, насъ зовушей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратъ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотъ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Страшна душевная чернота, и зачѣмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоитъ предъ глазами!

IV. Завъщаю встмъ моимъ соотечественникамъ (основываясь единственно на томъ, что всякій писатель долженъ оставить послѣ себя какую нибудь благую мысль въ наслёдство читателямъ), завъщаю имъ лучшее изъ всего, что произвело перо мое, завъщаю имъ мое сочинение, подъ названіемъ: Прощальная повъсть. Оно, какъ увидятъ, относится къ нимъ. Его носилъ я долго въ своемъ сердцѣ какъ лучшее свое сокровище, какъ знакъ небесной милости ко мив Бога. Оно было источникомъ слезъ, никому неэримыхъ, еще отъ временъ дътства моего. Его оставляю имъ въ наслъдство. Но умоляю, да не оскорбится никто изъ моихъ соотечественниковъ, если услышитъ въ немъ что нибудь похожее на поучение. Я писатель, а долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая пибудь польза душт и не останется отъ него ничего въ поучение людямъ. Да вспомнять также мои соотечественники, что, и не бывши писателемъ, всякій отходящій отъ міра братъ нашъ имфетъ право оставить намъ что инбудь въ видъ братскаго поученія, и въ этомъ случат нечего глядтть ни на малость его званія,

ни на безсиліе, ни на самое неразуміе его: нужно помнинь только то, что человъкъ, лежащій на смертномъ одръ, можетъ иное видъть лучше тъхъ. которые кружатся среди міра. Не смотря однако на вст таковыя права мои, я бы все не дерэнулъ заговорить о томъ, о чемъ они услышать въ Прощальной повысти: ибо не мнь, худшему всьхъ душою, страждущему тяжкими бользнями собственнаго несовершенства, произносить такія річи. Но меня побуждаеть къ тому другая, важнъйшая причина: Соотечественники! Страшно!... Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и техъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, передъ которыми пыль все величіе его твореній, здёсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стопетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ съмена мы съяли въ жизни, не прозръвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся... Можетъ быть, Прощальная повъсть моя подбиствуетъ сколько нибудь на техъ, которые до сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою, и сердце ихъ услышить хотя отчасти строгую тайну ея и сокровенивищую небесную музыку этой тайны. Соотечественники! — не знаю и не умъю какъ васъ назвать въ эту минуту прочь пустое приличие! Соотечественники, я васъ любилъ; любилъ тою любовью, которую не высказывають, которую мив даль Богь, за которую

благодарю Его какъ за лучшее благодѣяніе, потому что любовь эта была мнѣ въ радость и утѣшеніе среди навтягчайшихъ моихъ страданій во имя этой любви прошу васъ выслушать сердцемъ мою Прощальную повъсть. Клянусь: я не сочинялъ и не выдумывалъ ея: она выпѣлась сама собою изъ души, которую воспиталъ Самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей Русской породы, намъ общей, по которой я близкій родственникъ вамъ всѣмъ \*.

V. Завѣщаю по смерти моей не спѣшить ни хвалой, ни осужденіемъ моихъ произведеній въ публичныхъ листахъ и журналахъ: все будетъ такъ же пристрастно, какъ и при жизни. Въ сочиненіяхъ моихъ гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживаетъ хвалу. Всѣ нападенія на нихъ были въ основаніи болѣе или менѣе справедливы. Передо мною никто не виноватъ; неблагородсиъ и несправедливъ будетъ тотъ, кто попрекнетъ мною кого либо въ какомъ бы то ни было отношеніи. Объявляю также во всеуслышаніе, что, кромѣ доселѣ папечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведеній: все, что было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болѣзненномъ

<sup>\*</sup> Прощальная повысть не можеть явиться въ свътъ: что могло имъть значение по смерти, то не имъетъ смысла при жизни.

и принужденномъ состояніи. А потому, если бы кто нибудь сталъ выдавать что либо подъ моимъ именемъ, прошу считать это презринымъ подлогомъ. Но возлагаю вмёсто того обязанность на друзей моихъ собрать всв мои письма, писанныя къ кому либо, начиная съ конца 1844 года. и — сдёлавши изъ нихъ строгій выборъ только того. что можетъ доставить какую нибудь пользу душѣ, а все прочее, служащее для пустаго развлеченія, отвергнувши-издать отдельною книгою. Въ этихъ письмахъ было кое-что послужившее въ пользу тъмъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ; можетъ быть, послужатъ они въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей хотя часть суровой отвътственности за безполезность прежде написаннаго.

| VI. | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
|     |   |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |

VII. Завъщаю..... но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнъ объявлять не нужно, я не хотълъ этого, не продавалъ никому права на его публичное изданіе, и отказывалъ всъмъ книгопродавцамъ, доселъ приступавшимъ ко мнъ съ предложеніемъ, и

<sup>\*</sup> VI статья содержить распоряженія по д'іламъ семейственнымъ.

только въ такомъ случав предполагалъ себв это позволить, если бы помогъ мий Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всв мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человѣка, который до времени работалъ въ тишинъ и не хотълъ пользоваться незаслуженной извъстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: портретъ мой въ такомъ случаћ могъ распродаться вдругъ во множествъ экземпляровъ, принеся значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его. Художпикъ этотъ уже несколько леть трудится въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Прсображение Господне. Онъ встмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дъло, подходящее нынъ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинъ высокой цъны и малаго числа знатоковъ, эстамиъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествъ, чтобы вознаградить его за все; мой портреть ему помогь бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображеніе кого бы то ни было ділается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гра-

вюръ и литографій. Но если бы случилось такъ. что, послъ моей смерти, письма послъ меня изланныя доставили бы какую нибудь общественную пользу (хотя бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали бы мои соотечественники увидёть и портретъ мой, то я прошу всёхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тъхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется извъстностію, завели у себя какой нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же по прочтеніи сихъ строкъ, тёмъ болёе, что онъ сдёланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: гравировалъ Іордановъ. Симъ будетъ сдёлано по крайней мёрё справедливое дъло. А еще будетъ справедливъй, если ть, которые имьють достатокь, стануть вмъсто портрета моего покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дъла и составляетъ славу Русскую.

Завѣщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, нито не сдѣдался передо мною невинно-виноватымъ, и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.

1845.

#### ЖЕНЩИНА ВЪ СВЪТБ.

Письмо къ .....ой.

Вы думаете, что никакаго вліянія на общество имъть не можете; я думаю напротивъ. Вліяніе женщины можетъ быть очень велико, именно теперь, въ нынъпнемъ порядкъ или безпорядкъ общества, въ которомъ съ одной стороны представляется утомленная образованность гражданская, а съ другой какое-то охлажденіе душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворенія. Чтобы произвести это оживотвореніе, необходимо содъйствіе женщины. Эта истина въ

видъ какаго-то темнаго предчувствія пронеслась варугъ по всёмъ угламъ міра, и все чего-то теперь ждеть отъ женшины. Оставивши все прочее въ сторону, посмотримъ на нашу Россію, и въ особенности на то, что у насъ такъ часто передъ глазами-на множество всякаго рода злоупотребленій. Окажется, что большая часть взятокъ и тому подобнаго, въ чемъ обвиняютъ нашихъ чиновниковъ и нечиновниковъ всёхъ классовъ, произошла или отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свътъ большомъ и маломъ, и требуютъ на то денегъ отъ мужей, или же отъ пустоты ихъ домашней жизни, преданной какимъ-то идеальнымъ мечтамъ, а не существу ихъ обязанностей, которыя въ нъсколько разъ прекраснъе и возвышеннъе всякихъ мечтаній. Мужья не позволили бы себѣ и десятой доли произведенныхъ ими безпорядковъ, если бы ихъ жены хотя сколько нибудь исполнили свой долгъ. Душа жены - хранительный талисмань для мужа, оберегающій его отъ нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дорогь, и проводникъ, возвращающій его съ кривой на прямую, и наоборотъ, душа жены можетъ быть его зломъ и погубить его навъки. Вы сами это почувствовали и выразились объ этомъ такъ хорошо, какъ до сихъ поръ еще никогда не выражались никакія женскія строки. Но вы говорите, что встмъ дру-

гимъ женщинамъ предстоятъ поприща, а вамъ нътъ. Вы имъ видите работу повсюду - или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что нибудь нужное, словомъ, всячески помогать, а себ' одной только не видите ничего и грустно повторяете: «зачъмъ я не на ихъ мѣстѣ!» Знайте, что это общее ослѣпленіе. Всякому теперь кажется, что опъ могъ бы надёлать много добра на мёстё и въ должности другаго, и только не можетъ сдёлать его въ своей должности. Это причина всёхъ золъ. Нужно подумать теперь о томъ всфмъ намъ, какъ на своемъ собственномъ мѣстѣ сдѣлать добро. Повёрьте, что Богъ не даромъ повелель каждому быть на томъ мъстъ, на которомъ онъ теперь стоитъ. Нужно только хорошо осмотръться вокругъ себя. Вы говорите, зачёмъ вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которыя вамъ представляются теперь такъ ясно; зачемъ не разстроено ваше именіе, чтобы заставить васъ фхать въ деревию, быть помфицией и заняться хозяйствомъ; зачёмъ вашъ мужъ не занятъ какою нибудь общенолезною трудною должностью, чтобы вамъ хоть здёсь ему помогать и быть силою, его освъжающею, и зачемъ, вмёсто всего этого, предстоять вамъ одни пустые выфады въ свъть и пустое, выдохшееся свътское общество, которое теперь вамъ кажется безлюдиве самого безлюдья. Но темъ не менве

свътъ все же населенъ; въ немъ дюли, и поитомъ такіе же, какъ и вездѣ. Они и больютъ, и страждуть, и нуждаются, и безъ словъ вопіють о помощи-и, увы! даже не знають, какъ попросить о ней. Какому же нищему следуеть прежде помогать: тому ли, кто еще можетъ выходить на улицу и просить, или тому, который не въ силахъ уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чъмъ вы можете быть кому нибудь полезны въ свать; что для этого нужно имъть столько всякаго рода орудій, нужно быть такою и умной и всезнающей женщиной, что у васъ уже кружится голова при одномъ помышленіи обо всемъ этомъ. А если для этого нужно быть только тёмъ, что вы уже есть? А если у васъ уже есть именно такія орудія, которыя теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себъ, совершенная правда: вы точно слишкомъ молоды, не пріобрѣли познанія людей, ни познанія жизни, словомъ, ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другимъ; можетъ быть даже, вы и никогда этого не пріобрѣтете: но у васъ есть другія орудія, съ которыми вамъ все возможно. Во первыхъ вы имъете уже красоту, во вторыхъ -неопозоренное, неоклеветанное имя, въ третьихъ-власть, которой сами въ себъ не подозръваете, власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна, Богъ не даромъ повельлъ

инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ опредълено, чтобы всъхъ равно поражала красота, даже и такихъ, которые ко всему безчувствениы и пи къ чему неспособны. Если уже одинъ безсмысленный капризъ красавицы бывалъ причиною переворотовъ всемірныхъ и заставлялъ дълать глупости напумивійшихъ людей, что же было бы тогда, если бы этотъ капризъ былъ осмысленъ и направленъ къ добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно съ другими женщинами! Стало быть, это орудіе сильное. Но вы имфете еще высшую красоту, чистую прелесть какой то особенной, одной вамъ свойственной невинности, которую я не умфю опредфлить словомь, но въ которой такъ и свътится всъмъ ваша голубиная душа. Знаете ли, что мив признавались напразвративишіе изъ пашей молодежи, что передъ вами пичто дурное не приходило имъ въ голову, что они не отваживаются сказать въ вашемъ присутствін не только двусмысленнаго слова, которымъ потчеваютъ другихъ избранницъ, но даже просто викакаго слова, чувствуя, что все будеть передъ вами какъ-то грубо и отзовется чтмъ-то ухарскимъ и неприличнымъ. Вотъ уже одно вліяніе, которое совершается безъ вашего въдома отъ одного вашего присутствія! Кто не сметь себе позволить при васъ дурной мысли, тотъ уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя

бы даже и мгновенное, есть уже первый тагъ человека къ тому, чтобы быть лучше. Стало быть. это орудіе также сильное. Въ прибавленіе ко всему вы имбете уже самимъ Богомъ водворенное вамъ въ душу стремленіе, или, какъ называете вы жажду добра. Не ужели вы думаете, что даромъ внушена вамъ эта жажда, отъ которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замужъ за челов ка благороднаго, умнаго. имфютаго всф качества, чтобы сафаать счастливою жену свою, какъ уже, намъсто того, чтобы сокрыться въ глубину вашего домашняго счастія, мучитесь мыслію, что вы недостойны такаго счастія, что не им'вете права имъ пользоваться въ то время, когда вокругъ васъ такъ много страданій, когда ежеминутно раздаются въсти о бъдствіяхъ всякаго рода: о голодъ, пожарахъ, тяжелыхъ горестяхъ душевныхъ и страшныхъ бользняхъ ума, которыми заражено текущее покольніе. Повърьте, это не даромъ. Кто заключилъ въ душъ своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ангельскую, тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тотъ много, много можетъ для нихъ сдёлать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убъгайте же свъта, среди котораго вамъ назначено быть; не спорьте съ Провидиніемъ. Въ васъ живетъ та невъдомая сила, которая нужна теперь для свёта: самый вашь голось, отъ по-

стояннаго устремленія вашей мысли летьть на помощь человъку, пріобрълъ уже какіе-то родные звуки всёмь, такъ, что если вы заговорите въ сопровождении чистаго взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей устъ вашихъ, которая однимъ только вамъ свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какая-то небесная родная сестра. Вашъ голосъ сталь всемогущь; вы можете повельвать, и быть такимъ деспотомъ, какъ никто изъ насъ. Повелъвайте же безъ словъ однимъ присутствіемъ вашимъ; повелъвайте самымъ безсиліемъ своимъ, на которое вы такъ негодуете; новелфвайте именно тою женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынфшняго свъта. Съ вашей робкой неопытностію вы теперь въ нѣсколько разъ больше сдёлаете, нежели женщина умная и все испытавшая съ своей гордой самонадъянностію: ея напумивишія убъжденія, съ которыми она бы захотила обратить на путь нынъшній свъть, въ видъ злыхъ эпиграммъ посыплются обратно на ея же голову; но ни у кого не посмфетъ пошевелиться на губахъ эпиграмма, когда однимъ умоляющимъ взоромъ безъ словъ вы попросите кого инбудь изъ насъ, чтобы опъ сдълался лучшимъ. Отъ чего вы такъ испугались расказовъ о свътскомъ развратъ? Онъ точно есть, и еще даже въ большей мъръ, нежели вы думаете, по вамъ и знать объ этомъ не должно.

Вамъ ди бояться жалкихъ соблазновъ свъта? Влетайте въ него смело съ тою же сіяющею вашей улыбкою; входите въ него, какъ въ больницу, наполненную страждущими, но не въ качествъ доктора, приносящаго строгія предписанія и горькія лекарства: вамъ не следуетъ и разсматривать, какими бользнями кто болень. У васъ нътъ способности распознавать и испълять бользни, и я вамъ не дамъ такаго совъта, какой бы мнъ слъдовало дать всякой другой женщинь, къ тому способной. Ваше дёло только приносить страждущему вашу улыбку, да тотъ голосъ, въ которомъ слышится человъку прилетъвшая съ небесъ его сестра-ничего больше. Не останавливайтесь долго надъ одними, и спѣшите къ другимъ, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всъхъ углахъ міра ждутъ и не дождутся ничего другаго, какъ только тъхъ родныхъ звуковъ, того самаго голоса, который у васъ уже есть. Не болтайте со свътомъ о томъ, о чемъ онъ болтаетъ; заставьте его говорить о томъ, о чемъ вы говорите. Храни васъ Богъ отъ всякаго педантства и отъ всёхъ тёхъ разговоровъ, которые исходять изъ устъ какой нибудь нын вшней львицы. Вносите въ свътъ тъ же самые простодушные ваши расказы, которые такъ говорливо у васъ изливаются, когда вы бываете въ кругу домашнихъ и близкихъ вамъ людей, когда такъ и сіяетъ всякое простое слово вашей ръчи, а душь

всякаго, кто васъ ни слушаетъ, кажется, какъ будто бы она лепечетъ съ ангелами о какомъ-то небесномъ младенчествъ человъка. Эти-то именно ръчи вносите и въ свътъ.

1846.

#### III.

### значение болъзней.

Пзъ письма къ Гр. А. П. Т.....му.

......Силы мои слабъютъ ежеминутно, но не духъ. Никогда еще тълесные недуги не были такъ изнурительны. Часто бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, такъ тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всемъ составъ тъла, что радъ бываешь какъ Богъ знаетъ чему, когда наконецъ оканчивается день и доберешься до постели. Часто въ душевномъ безсили восклицаешь: «Боже! гдъ же наконецъ берегъ всего?» Но потомъ, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себъ внутрь,

ничего уже не издаетъ душа, кромъ однъхъ слезъ и благодаренія. О! какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: нынѣ каковъ я ии есть, но я все же сталъ лучше, нежели былъ прежде; не будь этихъ недуговъ, я бы задумаль, что сталь уже такимь, какимь следуеть мив быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ Русскаго человъка на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надёлать уже тысячу глупостей. Притомъ нынъ, въ мон свъжія минуты, которыя даетъ мив Милость небесная, и среди самыхъ страданій иногда приходять ко мижмысли, несравненно лучшія прежинхъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительние прежняго. Не будь тяжкихт) бользненныхъ страданій, куда бъ я теперь пе запесся! какимъ бы значительнымъ челов комъ вообразилъ себя! Но — слыша ежеминутпо, что жизнь моя на волоскъ, что педугъ можеть остановить вдругъ тотъ трудъ мой, на которомъ основана вся моя значительность, и та польза, которую такъ желаетъ принесть душа моя, останется въ одномъ безсильномъ желаніи, а не въ исполнении, и не дамъ я никакихъ процентовъ на данные ми' Богомъ таланты, и буду осужденъ, какъ последній изъ преступниковъ....

слыша все это — смиряюсь я всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить небеснаго Промыслителя за мою болёзнь. Принимайте же и вы покорно всякій недугь, вёря впередъ, что онъ нуженъ. Молитесь Богу только о томъ, чтобы открылось передъ вами его чудное значеніе и вся глубина его высокаго смысла.

1846.

## о томъ, что такое слово.

Пушкинъ, когда прочиталъ следующие стихи взъ оды Державина къ Храповицкому:

> За слова меня пусть гложеть, За дёла сатирикъ чтитъ —

сказалъ такъ: «Державинъ не совсѣмъ правъ: слова поэта суть уже его дѣла.» Пушкинъ правъ. Поэтъ на поприщѣ слова долженъ быть такъ же безукоризненъ, какъ и всякой другой на своемъ поприщѣ. Если писатель станетъ оправлываться какими нибудь обстоятельствами, быв-

шими причиною неискренности, или необлуманности, или поспѣшной торопливости его слова. тогда и всякій несправедливый судья можетъ оправлаться въ томъ, что бралъ взятки и торговалъ правосудіемъ, складывая вину на свои тъсныя обстоятельства, на жену, на большое семейство - словомъ, мало ли, на что можно сослаться? У человъка вдругъ явятся тъсныя обстоятельства. Потомству и тътъ дъла до того, кто былъ виною. что писатель сказалъ глупость, или нельпость. или же выразился вообще необдуманно и незрыло. Оно не станетъ разбирать, кто толкалъ его подъ руку, близорукій ли пріятель, подстрекавшій его на рановременную деятельность, журналисть ли. хлопотавшій только о выгод в своего журнала. Потомство не приметъ въ уважение ни кумовства. ни журналистовъ, ни собственной его бъдности и затруднительнаго положенія. Оно сділаеть упрекъ ему, а не имъ. Зачемъ ты не устоялъ противу всего этого? Вёдь ты же почувствоваль самь честность званія своего; вёдь ты же умёль предпочесть его другимъ выгоднъйшимъ должностямъ, и сделаль это не въ следствіе какой нибудь фантазін, но потому, что въ себъ услышаль на то призваніе Божіе; вёдь ты же получиль въ добавку къ тому умъ, который видель подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали! Зачёмъ же ты былъ ребенкомъ, а не мужемъ, получа все, что нужно для

мужа? Словомъ, еще какой нибудь обыкновенный писатель могъ бы оправдываться обстоятельствами, но не Державинъ. Онъ слишкомъ повредилъ себъ тімь, что не сжегь по крайней мірь цілой половины одъ своихъ. Эта половина одъ представляетъ явленіе поразительное: никто еще досель такъ не посмъялся надъ самимъ собою, надъ святынею своихъ лучшихъ върованій и чувствъ, какъ сделаль это Державинъ въ этой несчастной половинь своихъ одъ. Точно какъ бы онъ силился здёсь намалевать каррикатуру на самого себя: все, что въ другихъ мъстахъ у него такъ прекрасно, такъ свободно, такъ проникнуто внутреннею силою душевнаго огня, здёсь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего, здъсь повторены тъ же самые обороты, выраженія и даже цъликомъ фразы, которые имжютъ такую орлиную замашку въ его одушевленныхъ одахъ, и которые тутъ просто смѣшны и походять на то, какъ бы карликъ надвлъ панцырь великана, да еще и не такъ, какъ следуетъ. Сколько людей теперь произносить суждение о Державинь, основываясь на его пошлыхъ одахъ; сколько усомиилось въ искренности его чувствъ, потому только, что нашли ихъ во многихъ мъстахъ выраженными слабо и бездушно; какіе двусмысленные толки составились о самомъ его характерѣ, душевномъ благородствв и даже неподкупности того самаго правосудія, за которое онъ стояль! И все потому,

что не сожжено то, что должно быть предано огню. Прідтель нашъ П... имбетъ обыкновеніе. отрывши какія ни попало строки изв'єстнаго писателя, тотъ же часъ ихътиснуть въ журналь. не взвёсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестію его. Онъ скрыпляеть все дыло извыстною оговоркою журналистовъ: «Надъемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сихъ драгоценныхъ строкъ; въ великомъ человъкъ все достойно любопытства.» и тому подобное. Все это пустяки. Какой нибуль мелкій читатель останется благодарень: но потомство плюнетъ на эти драгоциныя строки, если въ нихъ бездушно повторено то, что уже извъстно. и если не дышетъ отъ нихъ святыня того, что должно быть свято. Чёмъ истины выше, тёмъ нужно быть осторожные съ ними; иначе оны вдругъ обратятся въ общія міста, а общимъ мъстамъ уже не върятъ. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемърные или даже просто неприготовленные проповъдыватели Бога, дерзавшіе произносить имя его неосвященными устами. Обращаться съ словомъ нужно честно. Оно есть высшій подарокъ Бога человъку. Бъда произносить его писателю въ тъ поры, когда онъ находится подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій, досады, или гнтва, или какаго нибудь дичнаго нерасположенія къ кому бы то ни было-словомъ, въ тъ поры, когда не пришла

еще въ стройность его собственная душа: изъ него такое выйдетъ слово, которое всемъ опротивбеть. И тогда съ самымъ чиствишимъ желаніемъ добра можно произвести зло. Тотъ же нашъ пріятель П... тому порука: онъ торопился всю свою жизнь, спіта ділиться всіть съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головъ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всёмъ - словомъ, выказываль передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествъ. И что жъ? Замътили ли читатели тъ благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли отъ него то, чёмъ онъ хотёлъ съ ними подёлпться? Нётъ; они зам'тили въ немъ одно только неряшество и неопрятность, которыя прежде всего замічаеть человікъ, и нечего отъ него не приняли. Тридцать лътъ работалъ и хлопоталъ какъ муравей этотъ человъкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскорте въ руки встмъ все, что ни находилъ на пользу просвъщенія и образованія Русскаго. И ин одинъ человъкъ не сказалъ ему спасибо; ии одного признательнаго юноши я не встрътиль, который бы сказаль, что онь обязань ему какимъ нибудь новымъ свътомъ, или прекраснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ; я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самыхъ намфреній и за

искренность словъ его передъ такими людьми. которые, кажется, могли бы понять его. Миъ было трудно даже убъдить кого-либо, потому что онъ съумблъ такъ замаскировать себя передъ всеми, что решительно неть возможности показать его въ томъ видъ, каковъ онъ дъйствительно есть. Опасно шутить писателю со словомъ. Слово гнило да не исходить изъ устъ вашихъ! Если это следуетъ применить ко всемъ намъ безъ изъятія. то во сколько кратъ болбе оно должно быть примънено къ тъмъ, у которыхъ поприще слово, и которымъ опредълено говорить о прекрасномъ и возвышенномъ. Бѣда, если о предметахъ святыхъ возвышенныхъ станетъ раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилыхъ предметахъ. Всѣ великіе воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тъхъ. которые владели даромъ слова, именно въ тъ поры и въ то время, когда больше всего хотелось имъ пощеголять словомъ и рвалась душа сказать даже много полезнаго людямъ. Они слышади, какъ можно опозорить то, что стремишься возвысить, и какъ на всякомъ шагу языкъ нашъ есть нашъ предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои,» говорить Іисусъ Сирахъ, «растопи золото и серебро, какое имбешь, дабы сдблать изъ нихъ вбсы, которые взв'вшивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста.»

## чтенія русскихъ поэтовъ передъ публикою.

Письмо къ Л \*\*.

Я радъ, что наконецъ начались у насъ публичныя чтепія произведеній нашихъ писателей. Мнѣ уже писали объ этомъ кое-что изъ Москвы: тамъ читали разныя литературныя современности, а въ томъ числѣ и мои повѣсти. Я думалъ всегда, что публичное чтепіе у насъ необходимо. Мы какъто охотиѣе готовы дѣйствовать съобща, даже и читать; поодиначкѣ изъ насъ всякъ лѣпивъ, и пока видитъ, что другіе не тронулись, самъ не тронется. Искусные чтецы должны создаться у насъ: среди

насъ мало ръчистыхъ говоруновъ, способныхъ щегодять въ падатахъ и парламентахъ, но много есть людей, способныхъ всему сочувствовать. Передать, подфлиться ощущениемъ у многихъ обрашается лаже въ страсть, которая становится еще сильные по мыры того, какы живые начинають замьчать они, что не умысть изъясниться словомъ (признакъ природы эстетической). Къ образованию чтецовъ способствуетъ также и языкъ нашъ, который какъ бы созданъ для искуснаго чтенія, заключая въ себя всъ оттънки звуковъ и самые смълые переходы отъ возвышеннаго до простого въ одной и той же ръчи. Я даже думаю, что публичныя чтенія современемъ замьнять у насъ спектакли. Но и бы желаль, чтобы въ нынфшнія наши чтенія избиралось что-нибудь истинно-стоящее публичнаго чтенія, чтобы и самому чтецу пе жаль было потрудиться надъ нимъ предварительно. Въ нашей современной литературъ нътъ ничего такаго, да и нътъ надобности читатъ современное: публика его прочтетъ и безъ того, благодаря страсти къ новизнъ. Всъ эти новыя повъсти (въ томъ числѣ и мон) не такъ важны, чтобы сделать изъ нихъ публичное чтеніе. Намъ нужно обратиться къ нашимъ поэтамъ, къ темъ высокимъ произведеніямъ стихотворнымъ, которыя у нихъ долго обдумывались и обработывались въ головъ, надъ которыми и чтецъ долженъ поработать долго. Наши поэты до сихъ поръ почти

не известны публике. Въ журналахъ о нихъ говорили много, разбирали ихъ даже весьма многословно, но высказывали больше самихъ себя, нежели разбираемыхъ поэтовъ. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятія публики о нашихъ поэтахъ, такъ, что въ глазахъ ея личность каждаго поэта теперь двоится и никто не можетъ представить себъ опредълительно, что такое изъ нихъ всякъ въ существ своемъ. Одно только искусное чтеніе можетъ установить о пихъ ясное понятіе. Но, разумфется, пужно, чтобы самое чтеніе произведено было такимъ чтецомъ, который способенъ передать всякую неуловимую черту того, что читаетъ. Для этого не нужно быть пламеннымъ юношей, который готовъ сгоряча и не переводя духа прочесть въ одинъ вечеръ и трагедію, и комедію, и оду, и все, что ни попало. Прочесть, какъ следуеть, произведеніе лирическое, вовсе не безд'влица; для этого нужно долго его изучать. Нужно раздёлить искренно съ поэтомъ высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душею и сердцемъ почувствовать всякое слово его-и тогда уже выступать на публичное его чтеніе. Чтеніе это будеть вовсе не крикливое, не въ жару и горячкъ. Напротивъ, оно можетъ быть даже очень спокойное, но въ голосъ чтеца послышится невъдомая сила, свидатель истинно-растроганнаго внутренняго состоянія. Сила эта сообщится всёмъ и

произведетъ чудо: потрясутся и тѣ, которые не потрясались никогда отъ звуковъ поэзіи. Чтепіе нашихъ поэтовъ можетъ принести много публичнаго добра. У нихъ есть много прекраснаго, которое не только совсѣмъ позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публикѣ въ какомъ-то низкомъ смыслѣ, о которомъ и не помышляли благородные сердцемъ наши поэты. Не знаю, кому принадлежитъ мысль обратить публичныя чтенія въ пользу бѣднымъ, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда такъ много страждущихъ внутри Россіи отъ голода, пожаровъ, болѣзней и всякаго рода несчастій. Какъ бы утѣшились души отъ насъ удалившихся поэтовъ такимъ употребленіемъ ихъ произведеній!

1843.

### о помощи въднымъ.

Изъ письма къ А. О. С.....ой.

.......Обращаюсь къ нападеніямъ вашимъ на глупость молодежи, которая затѣяла подносить золотые вѣнки и кубки чужеземнымъ пѣвцамъ и
актрисамъ въ то самое время, когда голодали
столь многіе. Это происходитъ не отъ глупости
и не отъ ожесточенія сердецъ, даже и не отъ
легкомыслія. Это происходитъ отъ человѣческой
всѣмъ намъ общей безпечности. Эти несчастія
и ужасы, производимые голодомъ, далеки отъ
насъ; они совертаются внутри провинцій, они

не передъ нашими глазами, — вотъ разгадка и объяснение всего! Тотъ же самый, кто заплатилъ. лабы насладиться поніємь Рубини, сто рублей за кресла въ театръ, продалъ бы свое послъднее имущество, если бы довелось ему быть свидътелемъ на дёлё хотя одной изъ тёхъ ужасныхъ картинъ голода, передъ которыми ничто всякіе страхи и ужасы, выставляемые въ мелодрамахъ. За пожертвованіемъ у насъ не станеть д'бло: мы всь готовы жертвовать. Но пожертвованія собственно въ пользу бъдныхъ у насъ дълаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякій увтрент, дойдеть ли, какт следуеть, до мъста назначенія его пожертвованіе, попадеть ли оно именно въ тъ руки, въ которыя должно попасть. Большею частію случается такъ, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая въ рукъ, вся расхлещется по дорогѣ, прежде, нежели донесется-и нуждающемуся приходится посмотръть только на одну сухую руку, еъ которой нъть ничего. Вотъ о какомъ предметь следуетъ подумать прежде, нежели начнуть собирать пожертвованія. Объ этомъ мы съ вами после потолкуемъ, потому что это дело ни чуть немаловажное, и стоитъ того, чтобы о немъ толково потолковать. А теперь поговоримъ о томъ, гдъ скоръе нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, съ которымъ случилось несчастіе внезапное, которое вдругъ въ одпу минуту лишило его всего за однимъ разомъ, или

пожаръ, сжегшій все до тла, или падежъ, выморившій весь скоть, или смерть, похитившая единственную подпору, словомъ - всякое лишение впезапное, гд вдругъ является челов ку бъдность, къ которой онъ еще не успалъ привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно-христіанскимъ образомъ; если же она будетъ состоять въ одной только выдачь денегь, она ровно ничего не будеть значить, и не обратится въ добро. Если вы не обдумали прежде въ собственной головъ всего положенія того человіка, которому хотите помочь, и не принесли съ собою ему наученія, какъ отнынъ слъдуетъ вести ему жизнь, онъ не получить большаго добра отъ вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цвив утраты; вообще она едва составляеть половину того, что челов къ потерялъ, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русской человъкъ способенъ на всъ крайности: увидя, что съ полученными небольшими деньгами онъ не можетъ вести жизнь, какъ прежде, онъ съ горя можетъ прокутить вдругъ то, что ему дано на долговременное содержаніе. А потому наставьте его, какъ ему изворотиться именно съ тою самою помощію, которую вы принесли ему; объясните ему истинное значение несчастия, чтобы онъ видель, что оно послано ему за темъ, дабы онъ изменилъ прежнее житіе свое, дабы отнынт онъ сталъ

уже не прежній, но какъ бы другой человькъ и вещественно и нравственно. Вы съумъете это сказать умно, если только вникнете хорошенько въ его природу и въ его обстоятельства. Онъ васъ пойметъ: несчастіе умягчаетъ человѣка: природа его становится тогда болбе чуткой и доступной къ пониманію предметовъ, превосходяшихъ понятіе челов ка. находящагося въ обыкновенномъ и вселневномъ положении: онъ какъ бы весь обращается тотда въ разогратый воскъ, изъ которого можно лепить все, что ии захотите. Всего лучше однако жъ, если бы всякая помощь производилась чрезъ руки опытиыхъ и умпыхъ священниковъ. Они одни въ силахъ истолковать человъку святой и глубокій смыслъ несчастія, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому бы то ни было на земль, обитаетъ ли онъ въ избъ или палатахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вопіющій человьку о перемьнь всей его прежней жизни.

1844.

# объ «одиссеъ,» переводимой жуковскимъ.

Письмо къ Н. М. Я.....ву.

Появленіе Одиссен произведеть эпоху. Одиссея есть рѣшительно совершеннѣйшее произведеніе всѣхъ вѣковъ. Объемъ ея великъ; Иліада предъ нею эпизодъ. Одиссея захватываетъ весь древній міръ, публичную и домашиюю жизнь, всѣ поприща тогдашиихъ людей съ ихъ ремеслами, знаніями, вѣрованіями..... словомъ, трудно даже сказать, чего бы не обияла Одиссея, или что бы въ ней было пропущено. Въ продолженіе иѣсколькихъ вѣковъ служила она неизсякаємымъ

колодцемъ для древнихъ, а потомъ и для всёхъ поэтовъ. Изъ нея черпались предметы для безчисленнаго множества трагедій, комедій; все это разнеслось по всему свъту, саблалось достояніемъ всёхъ, а сама Олиссея позабыта, Участь Одиссеи странна: въ Европф-ея не оцфнили; виною этого отчасти недостатокъ перевода, который бы передаваль художественно великолѣпнъйшее произведение древности; отчасти недостатокъ языка, въ такой степени богатаго и полнаго, на которомъ отразились бы всѣ безчисленныя, пеуловимыя красоты какъ самого Гомера, такъ и вообще Эллинской рычи; отчасти же недостатокъ наконецъ и самого народа, въ такой степени одареннаго чистотою дъвственнаго вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь переводъ первъйшаго поэтическаго творенія производится на языкъ полнъйшемъ и богатъйшемъ всъхъ Европейскихъ языковъ.

Вся литературная жизнь Жуковскаго была какъ бы приготовленіемъ къ этому дёлу. Нужно было его стиху выработаться на сочиненіяхъ и переводахъ съ поэтовъ всёхъ націй и языковъ, чтобы сдёлаться потомъ способнымъ передать вёчный стихъ Гомера, уху его наслушаться всёхъ лиръ, дабы сдёлаться до того чуткимъ, чтобы и оттёнокъ Эллинскаго звука не пропалъ; нужно было, мало того, что влюбиться ему самому въ

Гомера, получить еще страстное желаніе заставить всёхъ соотечественниковъ своихъ влюбиться въ Гомера на эстетическую пользу души каждаго изъ нихъ; нужно было совершиться внутри самого переводчика многимъ такимъ событіямъ, которыя привели въ большую стройность и спокойствіе его собственную душу, необходимыя для передачи произведенія, замышленнаго въ такой стройности и спокойствіи; нужно было наконецъ сделаться глубже Христіаниномъ, дабы пріобръсти тотъ прозпрающій, углубленный взглядъ на жизнь, котораго никто не можетъ имъть, кромъ Христіанина, уже постигнувшаго значеніе жизни. Вотъ сколькимъ условіямъ нужно было выполниться. чтобы переводъ Одиссен вышелъ не рабская передача, но послышалось бы въ немъ слово живо и вся Россія приняла бы Гомера какъ роднаго!

За то вышло что-то чудное. Это не переводъ, но скорѣе возсозданіе, возстановленіе, воскресеніе Гомера. Переводъ какъ бы еще болѣе вводить въ древнюю жизнь, нежели самъ оригиналъ. Переводчикъ незримо сталъ какъ бы истолкователемъ Гомера, сталъ какъ бы какимъ-то зрительнымъ, выясняющимъ стекломъ передъ читателемъ, сквозь которое еще опредѣлительнѣе и яснѣе выказываются всѣ безчисленныя его сокровища.

По моему, вст ныптышнія обстоятельства какъ бы нарочно обстановились такъ, чтобы сдтлать

появление Одиссеи почти необходимымъ въ настоящее время. Въ литературъ, какъ и во всемъохлаждение. Какъ очаровываться, такъ и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожныя больныя произведенія въка, съ примѣсью всякихъ непереварившихся идей, нанесенныхъ политическими и прочими броженіями, стали значительно упадать; только одии задніе чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще кое-что перечитываютъ, не замичая въ простодушіи, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьъ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои. Словомъ, именно то время, когда слишкомъ важно появленіе произведенія, стройнаго во всёхъ частяхъ своихъ, которое изображало бы жизнь съ отчетливостію изумительною и отъ котораго повъвало бы спокойствіемъ и простотою почти млаленческою.

Одиссея произведетъ у насъ вліяніе, какъ вообще на всьхо, такъ и отдъльно на каждаго.

Разсмотримъ то вліяніе, которое она можетъ у насъ произвести вообще на встьхт. Одиссея есть именно то произведеніе, въ которомъ заключились всё нужныя условія, дабы сдёлать ее чтеніемъ всеобщимъ и народнымъ. Она соединяетъ всю увлекательность сказки и всю простую правду человѣческаго похожденія, имѣющаго равную заманчивость для всякаго человѣка, кто бы онъ ни

быль. Дворянинь, мѣщанинь, купець, грамотѣй и пеграмотѣй, рядовой солдать, лакей, дѣти обоего пола, начиная съ того возраста, когда ребенокъ начинаетъ любить сказку, ее прочитаютъ и выслушаютъ безъ скуки. Обстоятельство слишкомъ важное, особенно если примемъ въ соображеніе то, что Одиссея есть вмѣстѣ съ тѣмъ самое нравственное произведеніе, и что единственно за тѣмъ и предпринята древнимъ поэтомъ, чтобы въ живыхъ образахъ начертать законы дѣйствій тогдашнему человѣку.

Греческое многобожіе не соблазнить нашего народа. Народъ нашъ уменъ: онъ растолкуетъ, не ломая головы, даже то, что приводить въ тупикъ умниковъ. Онъ здёсь увидитъ только доказательство того, какъ трудно человъку самому, безъ Пророковъ и безъ Откровенія свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога въ истинномъ видъ, и въ какихъ нелёпыхъ видахъ станетъ онъ представлять себѣ ликъ Его, раздробивши единство и единосиліе на множество образовъ и силъ. Опъ даже не посмъется надъ тогдашними язычниками, признавъ ихъ ни въ чемъ не виноватыми: Пророки имъ не говорили, Христосъ тогда не родился, Апостоловъ не было. Нътъ, народъ нашъ скорће почешетъ у себя въ затылкћ, почувствовавъ то, что онъ, зная Бога въ Его истинномъ видь, имья въ рукахъ уже письменный законъ Его, имбя даже истолкователей закона въ отцахъ

духовныхъ, модится денивее и выподняетъ долгъ свой хуже древняго язычника. Народъ смъкнетъ. почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, не смотря на то, что онъ по невѣжеству взываль къ ней въ образѣ Посейдоновъ, Кроніоновъ, Гефестовъ, Геліосовъ, Кипридъ и всей вереницы, которую наплело играющее воображение Грековъ. Словомъ. многобожіе отложить онь въ сторону, а извлечеть изъ Одиссеи то, что ему следуетъ изъ нея извлечь, то. что ощутительно въ ней видимо встмъ, что легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, т. е., что человъку вездъ, на всякомъ поприщъ, предстоитъ много бъдъ, что нужно съ ними бороться, для того и жизнь дана человъку, что ни въ какомъ случав не следуетъ унывать, какъ не унывалъ и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался къ своему сердцу, не подозрѣвая самъ, что таковымъ внутреннимъ обращениемъ къ самому себь онъ уже твориль ту внутреннюю молитву Богу, которую въ минуты бъдствій совершаетъ всякій человікь, даже неиміющій никакаго понятія о Богв. Вотъ то общее, тотъ живой духъ ея содержанія, которымъ произведеть на встхъ впечатльніе Одиссея, прежде, нежели одни восхитятся ея поэтическими достоинствами, вфрностью картинъ и живостью описаній, прежде, нежели другіе поравятся раскрытіемъ сокровищъ

древности въ такихъ подробностяхъ, въ какихъ не сохранили ел ни ваяніе, ни живопись, ни вообще всѣ древніе памятники; прежде, нежели третьи останутся изумлены необыкновеннымъ познаніемъ всёхъ изгибовъ души человіческой, которые всв были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, нежели четвертые будутъ поражены глубокимъ въдъніемъ государственнымъ, знаніемъ трудной науки править людьми и властвовать ими, чить обладаль также божественный старець, законодатель и своего и грядущихъ покольній-словомъ, прежде, нежели кто либо завлечется чъмънибудь отдёльно въ Одиссей сообразно своему ремеслу, занятіямъ, наклонностямъ и своей личной особенности. И все потому, что слишкомъ осязательно слышенъ этотъ духъ ея содержанія, эта внутренняя сущпость его, что ни въ одномъ твореніи не проступаеть она такъ сильно наружу, проникая все и преобладая надъ всёмъ, особенно, когда разсмотримъ еще, какъ ярки всв эпизоды, изъ которыхъ каждый въ силахъ застьнить главное.

Отъ чего жъ такъ сильно это слышится всёмъ? Отъ того, что залегло это глубоко въ самую душу древняго поэта. Видишь на всякомъ шагу, какъ хотёлъ онъ облечь во всю обворожительную красоту поэзіи то, что хотёлъ бы утвердить навёки въ людяхъ, какъ стремился укрёпить въ народныхъ обычаяхъ то, что въ нихъ похвально,

напомнить человѣку лучшее и святѣйшее, что есть въ немъ, и что онъ способенъ позабывать всякую минуту, оставить въ каждомъ лицѣ своемъ примѣръ каждому на его отдѣльномъ поприщѣ, а всѣмъ вообще оставить въ своемъ неутомиьмомъ Одиссеѣ примѣръ на общечеловѣческомъ поприщѣ.

Это строгое почитание обычаевъ, это благоговъйное уважение власти и начальниковъ, не смотря на ограниченные предёлы самой власти. эта дъвственная стыдливость юношей, эта благесть и благодушное безгнивіе старцеви, это радушное гостепріимство, это уваженіе и почти благоговъніе къ человъку какъ представителю образа Божія, это върованіе, что ни одна благая мысль не зараждается въ головъ его безъ верховной воли высшаго насъ Существа, и что ничего не можетъ онъ сделать своими собственными силами — словомъ, все, всякая малъйшая черта въ Одиссев говоритъ о внутреннемъ желанін поэта всёхъ поэтовъ оставить древнему человъку живую и полную книгу законодательства въ то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядковъ, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленіями не были определены отношенія людей, когда люди еще многаго не въдали и даже не предчувствовали, и когда одинъ только божественный старецъ все видълъ, слышалъ, соображалъ

и предчувствоваль, слепець, лишенный зренія, общаго всёмь людямь, и вооруженный темь внутреннимь окомь, котораго не имеють люди!

И какъ искусно сокрытъ весь трудъ многолетнихъ обдумываній подъ простотою самаго простодушивишаго повыствованія! Кажется, какъ бы, собравъ весь людъ въ одну семью и усъвшись среди нихъ самъ, какъ дедъ среди внуковъ, готовый даже съ ними ребячиться, ведетъ онъ добродушный расказъ свой и только заботится о томъ, чтобы не утомить никого, не запугать неумъстною длиннотою поученія, но развъять и разнести его невидимо по всему творенію, чтобы играя набрались всв того, что дано не на игрушку человъку, и незамътно бы надышались темъ, что зналъ онъ и виделъ лучшаго на своемъ въку и въ своемъ въкъ. Можно бы почесть все за изливающуюся безъ приготовленія сказку, если бы по внимательномъ разсмотрфиіи уже потомъ не открывалась удивительная постройка всего цёлаго и порознь каждой пфсии. Какъ глупы Нфмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ миоъ, а всв творенія его народныя пъсни и рапсодін!

Но разсмотримъ то вліяніе, которое можетъ произвесть у насъ Одиссея отдільно на каждаго. Во первыхъ она подъйствуетъ на пишущую нашу братію, на сочинителей нашихъ. Она возвратитъ многихъ къ свёту, проведя ихъ, какъ искусный лоцманъ, сквозь сумятицу и мглу, наиесенную пе-

устроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнить намъ всемъ, въ какой безхитростной простоть нужно возсоздавать природу. какъ уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, въ какомъ уравнов шенномъ спокойствін должна изливаться річь наша. Она вновь дастъ почувствовать всемъ нашимъ писателямъ ту старую истину, которую в къ мы должны поминть и которую всегда позабываемъ, а именно: по тіхъ поръ не приниматься за перо, пока все въ головъ не установится въ такой ясности и порядкъ, что даже ребенокъ въ силахъ будетъ понять и удержать все въ памяти. Еще болбе, нежели на самихъ писателей, Одиссея подъйствуетъ на техъ, которые еще готовятся въ писатели и, находясь въ гимназіяхъ и университетахъ, видятъ передъ собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Ихъ она можетъ навести съ самаго начала на прямой путь, избавивъ отъ лишняго шатанія по кривымъ закоулкамъ, по которымъ натолкались изрядно ихъ предшественники.

Во вторыхъ Одиссея подёйствуетъ на вкусъ и на развитие эстетическаго чувства. Она освёжитъ критику. Критика устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новёйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь. По поводу Одиссеи можетъ появиться много истинно дёльныхъ критикъ, тёмъ болёе,

что врядъ ли есть на свётё другое произведеніе, на которое можно было бы взглянуть съ такихъ многихъ сторонъ, какъ на Одиссею. Я увёренъ, что толки, разборы, разсужденія, замёчанія и мысли, ею возбужденные, будутъ раздаваться у насъ въ журналахъ въ продолженіе многихъ лётъ. Читатели будутъ отъ этого не въ убыткё: критики не будутъ ничтожны. Для нихъ потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхоглядъ не найдется даже, что и сказать объ Одиссеё.

Въ третьихъ, Одиссея своею Русскою одеждою, въ которую облекъ ее Жуковскій, можетъ подъйствовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого изъ нашихъ писателей, не только у Жуковскаго, во всемъ, что ни писалъ опъ доселъ, но даже у Пушкина и Крылова, которые часто точнъе его на слова и выраженія, не достигала до такой полноты Русская рёчь. Тутъ заключились всв ея извороты и обороты во всвхъ видоизм вненіяхъ. Безконечно огромные періоды, которые у всякаго другаго были бы вялы, темпы, и періоды сжатые, краткіе, которые у другаго были бы черствы, обрубленны, ожесточили бы рѣчь, у него такъ братски улегаются другъ возлв друга, всв переходы и встрвчи противоположностей совершаются въ такомъ благозвучін, все такъ сливается въ одно, улетучивая тяжелый громоздъ всего целаго, что, кажется, какъ бы

пропаль вовсе всякій слогь и складь річи: ихъ ивтъ, какъ нътъ и самого переводчика. Намъсто его стоитъ передъ глазами, во всемъ величіи. старецъ Гомеръ, и слышатся тѣ величавыя, вѣчныя ричи, которыя не принадлежать устамь какого нибудь человека, но которых вудель вечно раздаваться въ мірѣ. Здѣсь-то увидятъ наши писатели, съ какою разумною осмотрительностію нужно употреблять слова и выраженія, какъ всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умёньемъ помёстить его въ наллежащемъ мъсть, и какъ много значить для такаго сочиненія, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гепіальное, это наружное благоприличіе, эта внъшняя обработка всего; тутъ мальйшая соринка замътна и всъмъ бросается въ глаза. Жуковскій сравниваетъ весьма справедливо эти соринки съ бумажками, которыя стали бы валяться въ великольпно-убранной комнать, гдь все сілеть ясностью зеркала, начиная отъ потолка до паркета: всякій вошедшій прежде всего увидить эти бумажки именно потому же самому, почему бы онъ ихъ вовсе не примътилъ въ неприбранной, нечистой комнатъ.

Въ четвертыхъ, Одиссея подъйствуетъ въ любознательномъ отношеніи, какъ на занимающихся науками, такъ и на неучившихся никакой наукъ, распространяя живое познаніе древняго міра. Ни въ какой исторіи не начитаешь того, что отыщешь въ ней: отъ нея такъ и дышетъ временемъ минувшимъ; древній человѣкъ, какъ живой, такъ и стоитъ передъ глазами, какъ будто ты еще вчера его видълъ и говорилъ съ нимъ. Такъ его и видишь во всѣхъ его дѣйствіяхъ, во всѣ часы дия: какъ приготовляется опъ благоговѣйно къ жертвоприношенію, какъ бесѣдуетъ чинно съ гостемъ за пировою критерой, какъ одѣвается, какъ выходитъ на площадь, какъ слушаетъ старца, какъ поучаетъ юношу; его домъ, его колесница, его спальня, малѣйшая мебель въ домѣ отъ подвижныхъ столовъ до ременной закладки у дверей — все передъ глазами, еще свѣжѣе, нежели въ открытой изъ земли Помпеѣ.

Наконецъ я даже думаю, что появленіе Одиссей произведетъ впечатлѣніе на современный духъ нашего общества вообще. Именно въ пынѣшнее время, когда таинственною волею Провидѣнія сталъ слышаться повсюду болѣзненный ропотъ неудовлетворенія, голосъ неудовольствія человѣческаго на все, что пи есть на свѣтѣ: на порядокъ вещей, на время, на самого себя; когда всѣмъ наконецъ начинаетъ становиться подозрительнымъ то совершенство, на которое возвели насъ наша повѣйшая гражданственность и просвѣщеніе; когда слышна у всякаго какая-то безотчетная жажда быть не тѣмъ, чѣмъ онъ есть, можетъ быть, происшедшая отъ прекраснаго источника быть лучше; когда, сквозь нелёпые крики и опрометчивыя проповёдыванія новыхъ, еще темно услышанныхъ идей, слышно какое-то всеобщее стремленіе стать ближе къ какой-то желанной серединѣ, найти настоящій законъ дѣйствій, какъ въ массахъ, такъ и отдѣльно взятыхъ особахъ—словомъ, въ это именно время Одиссея поразитъ величавою патріархальностію древняго быта, простою несложностью общественныхъ пружинъ, свѣжестью жизни, непритупленною, младенческою ясностью человѣка. Въ Одиссеѣ услышитъ сильный упрекъ себѣ нашъ девятнадцатый вѣкъ, и упрекамъ не будетъ конца, по мѣрѣ того, какъ станетъ онъ поболѣе всматриваться въ нее и вчитываться.

Что можетъ быть, напримъръ, уже сильнъе того упрека, который раздастся въ душъ, когда разглядишь, какъ древній человъкъ, съ своими небольшими орудіями, со всъмъ несовершенствомъ своей религіи, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибъгать къ коварству для истребленія врага, съ своею непокорною, жесткою, несклонною къ повиновенію природою, съ своими ничтожными законами, умълъ однако же однимъ только простымъ исполненіемъ обычаевъ старины и обрядовъ, которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповъданы передаваться въ видъ святыни отъ отца къ сыну, однимъ только простымъ исполненіемъ этихъ

обычаевъ дошелъ до того, что пріобрёль какую-то стройность и даже красоту поступковъ, такъ, что все въ немъ саблалось величаво съ ногъ до головы, отъ ръчи до простаго движенія и даже до складки платья, и, кажется, какъ бы действительно слышишь въ немъ богоподобное происхожденіе человѣка? А мы, со всѣми нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, съ опытами всёхъ вёковъ, съ гибкою, переимчивою нашею природою, съ религіею, которая именно дана намъ на то, чтобы сделать изъ насъ святыхъ и небесныхъ людей, со всеми этими орудіями, умфли дойти до какаго-то неряшества и неустройства, какъ внѣшняго, такъ и внутренняго, умели сделаться лоскутными, мелкими отъ головы до самаго платья нашего, и ко всему еще въ прибавку опротивтли до того другъ другу, что не уважаетъ никто пикого, даже не выключая и техъ, которые толкують объ уваженін ко всімь.

Словомъ, на страждущихъ и болфющихъ отъ своего Европейскаго совершенства Одиссея подъйствуетъ. Много напомнитъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себъ человъчество, какъ свое законное наслъдство. Мпогіе надъ многимъ призадумаются. А между тъмъ многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ Русской природъ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ никъ никакими законами и никакою властію!

#### VIII.

# нъсколько словъ о нашей церкви и духовенствъ.

Изъ письма къ Гр. А. П. Т....му.

Напрасно смущаетесь вы нападеніями, которыя теперь раздаются на нашу Церковь въ Европъ. Обвинять въ равнодушіи духовенство наше будетъ также несправедливость. Зачьть хотите вы, чтобы наше духовенство, досель отличавшееся величавымъ спокойствіемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды Европейскихъ крикуповъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша дъйствовала мудро. Чтобы защищать ее, пужно самому прежде узпать ее. А мы

вообще знаемъ плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездвиствуеть. Я очень знаю, что въ глубинъ монастырей и въ тишинъ келій готовятся неопровержимыя сочиненія въ защиту Церкви нашей. Но дела свои они делають дучше, нежели мы: они не торопятся — и, зная, чего требуетъ такой предметъ, совершаютъ свой трудъ въ глубокомъ спокойствіи, молясь, воспитывая самихъ себя, изгоняя изъ души своей все страстное. похожее на неумъстную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту безстрастія небеснаго, на которомъ ей следуетъ пребывать, дабы быть въ силахъ заговорить о такомъ предметъ. Но и эти защиты еще не послужатъ къ полному убъжденію западныхъ католиковъ. Церковь наша должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы должны быть Церковь наша, и нами же должны возвъстить ея правду. Они говорять, что Церковь наша безжизненна — они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ: мы трупы, а не Церковь наша, и по насъ они назвали и Церковь нашу трупомъ. Какъ намъ защищать нашу Церковь, и какой ответъ мы можемъ дать имъ, если они намъ зададутъ такіе запросы: А сдълала ли ваша Церковь васъ лучшими? Исполняеть ли всякь у вась, какь следуеть, свой долгъ? Что мы тогда станемъ отвечать имъ, почувствовавши вдругъ въ душт и въ совтети своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаемъ ее даже и теперь. Владбемъ сокровищемъ, которому цфиы ифтъ, и не только не заботимся о томъ, чтобы это почувствовать, но не знаемъ даже, гдв положили его. У хозлина спрашиваютъ показать лучшую вещь въ его домъ, а самъ хозяинъ не знаетъ, гдв лежитъ она. Эта Церковь, которая, какъ целомудрениая дева, сохранилась одна только отъ временъ Апостольскихъ въ непорочной первоначальной чистотъ своей, эта Церковь, которая вся съ своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными какъ бы снесена прямо съ неба для Русскаго народа, которая одна въ силахъ разрѣшить всѣ узлы недоумфнія и вопросы наши, которая можетъ произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заставивъ у насъ всякое сословіе, званіе и должность войти въ ихъ законныя границы и пределы и, не изменивъ ничего въ государстве, дать силу Россіи изумить весь міръ согласною стройностью того же самаго организма, которымъ она доселъ пугала — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сихъ поръ не ввели въ нашу жизнь!

Нѣтъ, храни насъ Богъ защищать теперь нашу Церковь! Это значитъ уронить ее. Только и есть для насъ возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашею мы должны защищать

нашу Церковь, которая вся есть жизиь; благоуханіемъ душъ нашихъ должны мы возвѣстить ея истину. Пусть миссіонеръ католичества западнаго бьетъ себя въ грудь, размахиваетъ руками и краснорѣчіемъ рыданій и словъ исторгаетъ скоро высыхающія слезы. Проповѣдникъ же католичества восточнаго долженъ выступить такъ передъ народъ, чтобы уже отъ одного его смиреннаго вида, потухнувшихъ очей и тихаго потрясающаго гласа, исходящаго изъ души, въ которой умерли всѣ желанія міра, все бы подвигнулось еще прежде, нежели онъ объяснилъ бы самое дѣло, и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: не произноси словъ — слышимъ и безъ нихъ святую правду твоей Церкви!

#### IX.

#### о томъ же.

Изъ письма къ Гр. А. П. Т....му.

Замѣчанія, будто власть Церкви отъ того у насъ слаба, что наше духовенство мало имѣетъ свѣтскости и ловкости обращенія въ обществѣ, есть такая нелѣпость, какъ и утвержденіе, будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновенія съ жизнію уставами нашей Церкви и связано въ своихъ дѣйствіяхъ Правительствомъ. Духовенству нашему указаны законныя и точныя границы въ его соприкосновеніяхъ со свѣтомъ и людьми. Повѣрьте, что если бы стали

они встръчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраніяхъ и гульбищахъ, или входя въ семейныя дела, это было бы не хорошо. Ауховному предстоитъ много искушеній, гораздо бол ве даже, нежели намъ: какъ разъ завелись бы тѣ интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняютъ Римско-католическихъ поповъ. Римско-католические попы именно отъ того сдълались дурными, что черезъ - чуръ сдблались свътскими. У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встръчаются: исповёдь и проповёдь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываетъ только разъ или два въ годъ, а второе можетъ быть всякое воскресенье, можно сдёлать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, умблъ до времени молчать о немъ и долго соображать въ себъ самомъ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца; то онъ уже скажетъ объ этомъ такъ сильно на исповеди и проповеди, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами бесъдахъ. Нужно, чтобы онъ говорилъ стоящему среди свёта человёку съ какого-то возвышеннаго мъста, чтобы не его присутствіе слышаль въ это время человъкъ, но присутствіе самого Бога, внимающаго равно имъ обоимъ, и слышался бы обоюдный страхъ отъ Его незримаго присутствія. Н'втъ, это даже хорошо, что

духовенство наше находится въ некоторомъ отдаленіи отъ насъ. Хорошо, что даже самой одеждой своей, неподвластной никакимъ измѣненіямъ и прихотямъ нашихъ глупыхъ модъ, они отдёлились отъ насъ. Одежда ихъ прекрасна и величественна. Это не безсмысленное, оставшееся отъ осьмнадцатаго въка рококо, и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда Римско-католическихъ священниковъ. Она имфетъ смыслъ: она по образу и подобію той одежды, которую посиль самъ Спаситель; нужно, чтобы и въ самой одеждъ своей они носили себъ въчное напоминание о Томъ, чей образъ они должны представлять памъ, чтобы и на одинъ мигъ не позабылись и не растерялись среди развлеченій и ничтожныхъ нуждъ свата; ибо съ нихъ тысящу крать болбе взыщется, нежели съ каждаго изъ насъ; чтобы слышали безпрестанио, что они какъ бы другіе и высшіе люди. Нѣтъ, покамъстъ священникъ еще молодъ, и жизнь ему неизвъстна, онъ не долженъ даже и встръчаться съ людьми иначе, какъ на исповеди и проповеди. Если же и можно ему входить въ бестау, то развъ только съ мудръйшими и опытнъйшими изъ нихъ, которые могли бы познакомить его съ душою и сердцемъ человъка, изобразить ему жизнь въ ея истинномъ видъ и свътъ, а не въ томъ, въ какомъ она является неопытному человъку. Свищеннику нужно время также и для себя: ему

нужно поработать и надъ самимъ собою. Онъ долженъ съ Спасителя брать примеръ, который долгое время провелъ въ пустыну, и не прежле. какъ послъ сорокодневнаго предуготовительнаго поста, вышелъ къ людямъ учить ихъ. Некоторые изъ нынёшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свъта для того, чтобы узнать его. Это просто вздоръ. Опровержениемъ такаго мивнія служать всв светскіе люди, которые толкаются въчно среди свъта и при всемъ томъ бываютъ всёхъ пусте. Воспитываются для свъта не посреди свъта, но вдали отъ него, въ глубокомъ внутреннемъ созерцаніи, въ изследованіи собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключь къ своей собственной душь; когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключемъ отопрешь души вевхъ.

### О ЛИРИЗМЪ НАШИХЪ ПОЭТОВЪ.

Письмо къ В. А. Ж.....му.

Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которою произнесенъ смертный приговоръ, т. е. о статьѣ подъ названіемъ: О лиризмъ нашихъ поэтовъ. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобою, о мой истинный наставивкъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было-хотѣлъ послать Плетневу въ Современникъ мои сказанія о Русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаень. тогда, какъ всъ другіе торопять, неизвъстно зачьмъ. Сколько глупостей успель бы я уже наделать. если бы только послушался другихъ моихъ пріятелей. И такъ вотъ тебф прежде всего моя благоларственная пъснь — а за тъмъ обратимся къ самой статьв. Мив стыдно, когда помыслю, какъ ло сихъ поръ еще я глупъ, и какъ не умъю заговорить ни о чемъ, что поумне. Всего нелепе выходять мысли и толки о литературь. Туть какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать, или написать ничего не умбю. Основание статьи моей справедливо, а между тъмъ объяснился я такъ. что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противорѣчіе. Вновь повторю тоже самое: въ лиризмѣ нашихъ поэтовъ есть что-то такое, чего нътъ у поэтовъ другихъ націй-именно, что-то близкое къ библейскому, то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлеченій страстныхъ и есть твердый возлеть въ свётё разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносовъ и Державинъ, даже у Пушкина слышится этотъ строгій лиризмъ повсюду, гдв ни коснется онъ высокихъ предметовъ. Вспомни только стихотворенія его - къ Пастырю Церкви,

Пророкъ и наконецъ этотъ таинственный побѣгъ изъ города, напечатанный уже послѣ его смерти. Перебери стихи Языкова, и увидишь, что онъ всякій разъ становится какъ-то неизмѣримо выше и страстей и самого себя, когда прикоснется къ чему нибудь высшему. Приведу одно изъ его даже молодыхъ стихотвореній, подъ названіемъ Гелій; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенъя, Пророкъ на небо улеталъ, Огонь могучій проникаль Живую душу Елисея. Святыми чувствами полна, Мужала, крѣпла, возвышалась И вдохновеньемъ озарялась. И Бога слышала она. Такъ геній радостно трепещеть, Свое величье познаеть. Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ Инаго генія полеть. Его воскреснувшая сила Мгновенно зръетъ для чудесъ, И міру новыя свѣтила — Авла избранника небесъ.

Какой свёть и какая строгость величія! Я изъясияль это тёмь, что наши поэты видёли всякій высокій предметь въ его законномъ соприкосновеніи съ верховнымъ источникомъ лиризма—Богомъ, одни сознательно, другіе безсознательно, потому что Русская душа, въ слёдствіе своей Русской природы, уже слышить это какъ-то сама

собой, неизвистно почему. Я сказаль, что два предмета вызывали у нашихъ поэтовъ этотъ лиризмъ, близкій къ библейскому. Первый изъ нихъ: Россія. При одномъ этомъ имени какъ-то вдругъ просвитляется взглядъ у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозоръ, все становится у него шире, и онъ самъ какъ бы облекается величіемъ, становясь превыше обыкновеннаго человъка. Это что-то болъе, нежели обыкновенная любовь къ отечеству. Любовь къ отечеству отозвалась бы приторнымъ хвастаньемъ. Доказательствомъ тому наши такъ называемые квасные патріоты. Между темъ, заговорить Державинъ о Россіи-слышишь въ себф неестественную силу и какъ бы самъ дышешь величіемъ Россіи. Одна простая любовь къ отечеству не дала бы силъ не только Державину, но даже и Языкову выражаться такъ широко и торжественно всякій разъ, гат ни коснется онъ Россіи. Напримъръ, хоть бы въ стихахъ, гдъ онъ изображаетъ, какъ наступилъ-было на нее Баторій:

... Повелительный Стефанъ
Въ одинъ могущественный станъ
Уже сбиралъ толиы густыя —
Да ниспровергнетъ Исковитянъ,
Да уничтожится Россія!
Но ты, къ отечеству любовь,
Ты, чѣмъ гордились наши дѣды,
Ты ополчилась кровь за кровь —
И онъ не праздновалъ побѣды!

Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется съ какимъ-то невольнымъ пророчествомъ о Россіи, раждается отъ невольнаго прикосновенія мысли къ верховному Промыслу, который такъ явно слышенъ въ судьбв нашего отечества. Сверхъ любви участвуетъ эдесь сокровенный ужась при виде техъ событій, которымъ повелёль Богъ совершиться въ землъ, пазначенной быть нашимъ отечествомъ, прозрѣніе прекраснаго, новаго зданія, которое покамъстъ не для всъхъ видимо зиждется, и которое можетъ слышать всеслышащимъ ухомъ поэвій поэть, или же такой духовідець, который уже можеть въ зерив прозрѣвать его плодъ. Теперь начинають это слышать понемногу и другіе люди, но выражаются такъ неясно, что слова ихъ похожи на безуміе. Тебѣ напрасно кажется, что ныпфшияя молодежь, бредя Славянскими началами и пророча о будущемъ Россіи, следуетъ какому-то модному поветрію. Они не умфють вынашивать въ головф мыслей, торопятся ихъ объявлять міру, не замічая того, что ихъ мысли еще-глупыя ребята, вотъ и все. И въ Еврейскомъ народѣ четыреста пророковъ пророчествовали вдругъ: изъ нихъ одинъ только бываль избранникъ Божій, котораго сказанія вносились въ святую книгу Еврейскаго народа; всв же прочіе, в троятно, наговаривали много лишиягоно темъ не менее они слыпали неясно и темио

то же самое, что избранники умѣли сказать здраво и ясно; иначе народъ побилъ бы ихъ камнями. Зачѣмъ же ни Франція, ни Англія, ни Германія не заражены этимъ повѣтріемъ и не пророчествують о себѣ, а пророчествуетъ только одна Россія? Затѣмъ, что она сильнѣе другихъ слышитъ Божію руку на всемъ, что ни сбывается въ ней, и чуетъ приближеніе инаго царствія. Отъ того и звуки становятся библейскими у нашихъ поэтовъ. И этого не можетъ быть у поэтовъ другихъ націй, какъ бы ни сильно они любили свою отчизну, и какъ бы ни жарко умѣли выражать такую любовь свою. И въ этомъ не спорь со мною, прекрасный другъ мой!

Но перейдемъ къ другому предмету, гдѣ также слышится у нашихъ поэтовъ тотъ высокій лиризмъ, о которомъ идетъ рѣчь, то есть любей къ Царю. Отъ множества гимновъ и одъ Царямъ, поэзія наша, уже со временъ Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выраженіе. Что чувства въ ней искренни, объ этомъ нечего и говорить. Только тотъ, кто надѣленъ мелочнымъ остроуміемъ, способнымъ на одни мгновенныя, легкія соображенія, увидитъ здѣсь лесть и желаніе получить что нибудь—и такое соображеніе оснуетъ на какихъ нибудь ничтожныхъ и плохихъ одахъ тѣхъ же поэтовъ Но тотъ, кто болѣе, нежели остроуменъ, кто мудръ, тотъ остановится передъ тѣми одами Державина,

тай онъ очертываетъ Властелину широкій кругъ его благотворныхъ дъйствій, гдь самъ со слезою на глазахъ говоритъ ему о тъхъ слезахъ, которыя готовы заструиться изъ глазъ, не только Русскихъ, но даже безчувственныхъ дикарей, обитающихъ на концахъ его имперіи, отъ одного только прикосновенія той милости и той любви, какую можетъ показать "народу одна полномощная власть. Тутъ многое такъ сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой Государь, который позабыль бы на время долгъ свой, то, прочитавши сін строки, вспомнитъ онъ вновь его и умилится самъ передъ святостью званія своего. Только холодные сердцемъ попрекнутъ Державина за излишнія похвалы Ека. теринъ; но кто сердцемъ не камень, тотъ не прочтетъ безъ умиленія тахъ замичательных строфъ, гдв поэтъ говоритъ, что если и перейдетъ его мраморный истуканъ въ потомство, такъ это потому только,

> Что пѣлъ я Россовъ ту Царицу, Какой другой памъ не найти, Ип вдѣсь, ни впредь въ пространномъ мірѣ. Хвались, хвались моя тѣмъ лира!

Не прочтетъ опъ также безъ пепритворнаго душевнаго волненія сихъ уже почти предсмертныхъ стиховъ:

> Холодна старость духъ, у лиры гласъ отъемлеть: Екатерины мува дремлеть.

.....Пѣть

Ужъ не могу. Другимъ пѣвцамъ гремѣть Мои оставлю ветхи струны, Да черплютъ вновь изъ нихъ перуны Тѣхъ чистыхъ пламенныхъ огней, Какъ пѣлъ я трехъ Царей.

Старикъ у дверсй гроба пе будетъ лгать. При жизни своей носиль онъ какъ святыню эту любовь, унесъ и за гробъ ее какъ святыню. Но не объ этомъ рѣчь. Откуда взялась эта любовь? вотъ вопросъ. Что весь народъ слышить ее какимъ-то сердечнымъ чутьемъ, а потому и поэтъ, какъ чиствишее отражение того же народа, долженъ былъ ее услышать въ высшей степени это объяснить только одну половину дёла. Полный и совершенный поэтъ ничему не предается безотчетливо, не провфривъ его мудростію полнаго своего разума. Имья ухо слышать впередъ, заключа въ себъ стремление возсоздавать въ полноть ту же вещь, которую другіе видять отрывочно, съ одной, или двухъ сторонъ, а не со всёхъ четырехъ, онъ не могъ не прозрѣвать развитія полнъйшаго этой власти. Какъ умно опредълялъ Пушкинъ значение полномощнаго Монарха! и какъ онъ вообще былъ уменъ во всемъ, что ни говорилъ въ последнее время своей жизни! «Зачемъ нужно», говорилъ онъ, «чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всъхъ и даже выше самаго закона? Затьмъ, что законъ-дерево; въ законь слышитъ

человъкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполнениемъ закона не далеко уйдешь; нарушить же, или не исполнить его. никто изъ насъ не долженъ; для этого - то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго Монарха-автоматъ: много, много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединсиные Штаты? Мертвечина. Человъкъ въ нихъ вывътрился до того, что и выфдепнаго яйца не стоитъ. Государство безъ полиомощнаго Монарха то же, что оркестръ безъ капельмейстера: какъ ни хороши будь всв музыканты, но если нътъ среди нихъ одного такаго, который бы движениемъ палочки всему подавалъ знакъ, никуда не пойдетъ копцертъ. При немъ и мастерская скрипка не смфетъ слишкомъ разгуляться на счеть другихъ: блюдетъ онъ общій строй, всего оживитель, верховодецъ верховнаго согласія!» Какъ мѣтко выражался Пушквиъ! Какъ понималъ онъ значение великихъ истинъ!

Разберемъ, что такое Монархъ, вообще, какъ Божій помазанникъ, обязанный стремить ввъренный ему народъ къ тому свъту, въ которомъ обитаетъ Богъ, и въ правъ ли былъ Пушкинъ уподобить Его заревнему Боговидцу Мочсею? Тотъ

<sup>\*</sup> Въ стихотворенін, начинающемся:
Ст Гомеромя долю Ты бесьдовам одиня;
Тебя мы долю ожидами— и проч.

изъ людей, на рамена котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто страшною отвътственностію за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвътственности предъ людьми, кто болбетъ ужасомъ этой ответственности и льеть. можетъ быть, незримо такія слезы и страждетъ такими страданіями, о которыхъ и помыслить не умветъ стоящій внизу человвкъ, кто среди самыхъ развлеченій слышитъ в'бчный, неумолкаемо раздающійся въ ушахъ кликъ Божій, неумолкаемо къ нему вопіющій-тотъ можетъ быть уподобленъ древнему Боговидиу, можетъ, полобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши вътреннокружащееся племя, которое, намёсто того, чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно стремиться на земль, суетно скачеть около своихъ же, отъ себя самихъ созданныхъ кумировъ. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у Небесъ немощное безсиліе человичества, вымолило ее крикомъ не о правосудіи небесномъ, передъ которымъ не устояль бы ни одинь челов къ на земль, но крикомъ о небесной любви Божіей, которая бы все умвла простить намъ, и забвение долга нашего, и самый ропотъ нашъ, все, что не прощаетъ на земль человькъ — чтобы одинь за тымь только собралъ всю власть въ себя самого и отдёлился бы отъ всёхъ насъ и сталъ выше всего на землё, чтобы чрезъ то стать ближе, равно ко всёмъ, снисходить съ вышины ко всему и внимать всему, начиная отъ грома небесъ и лиры поэта до незамѣтныхъ увеселеній нашихъ.

Кажется, какъ бы въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ, задавши вопросъ себѣ самому, что такое эта власть, самъ же упалъ въ прахъ величіемъ возникнувшаго въ душѣ его отвѣта. Не мѣшаетъ замѣтить, что это былъ тотъ поэтъ, которой былъ слишкомъ гордъ и пезависимостію своихъ мпѣній, и своимъ личнымъ достоииствомъ. Никто не сказалъ такъ о себѣ, какъ опъ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный, Къ нему не зарастетъ народная тропа; Вознесся выше онъ главою непокорной Наполеонова столпа.

Хотя въ Наполеоновомъ столив виноватъ копечно ты; но положимъ, если бы даже стихъ остался въ своемъ прежнемъ видв, онъ все-таки послужилъ бы доказательствомъ, и даже еще большимъ,
какъ Пушкинъ, чувствуя свое личное преимущество какъ человвка передъ многими изъ ввиценосцевъ, слышалъ въ то же время всю малость
званія своего передъ званіемъ ввиденосца и умвлъ
благоговвйно поклониться предъ твми изъ пихъ,
которые показали міру величество своего званія.

Поэты наши прозрѣвали значеніе высшее Монарха, слыша, что онъ немпнуемо долженъ паконецъ сдѣлаться весь одна любовь, и такимъ образомъ станетъ видно всѣмъ, почему Государь есть

образъ Божій, какъ это признаетъ покуда чутьемъ вся земля наша. Значеніе Государя въ Европ'я неминуемо приблизится къ тому же выраженію. Все къ тому ведетъ, чтобы вызвать въ Государяхъ высшую Божескую любовь къ народамъ. Уже раздаются вопли страданій душевныхъ всего человъчества, которыми забольдъ почти каждый изъ нын вшнихъ Европейскихъ народовъ, и мечется бъдный, не зная самъ, какъ и чъмъ себъ помочь: всякое постороннее прикосновение жестко разболъвшимся его ранамъ; всякое средство, всякая помощь, придуманная умомъ, ему груба и не приносить целенія. Эти крики усилятся наконецъ до того, что разорвется отъ жалости и безчувственное сердце, и сила еще досель небывалаго состраданія вызоветь силу другой, еще досель небывалой любви. Загорится человёкъ любовію ко всему челов вчеству, такою, какою никогда еще не загорался. Изъ насъ, людей частныхъ, возымьть такую любовь во всей силь никто не возможеть; она останется въ идеяхъ и въ мысляхъ. а не въ дълъ; могутъ проникнуться ею вполнъ одни только тѣ, которымъ уже постановлено въ непремънный законъ полюбить всёхъ, какъ одного человъка. Все полюбивши въ своемъ государствъ, до единаго человъка всякаго сословія и званія, и обративши все, что ни есть въ немъ, какъ бы въ собственное тёло свое, возболёвъ духомъ о всѣхъ, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о

страждущемъ народъ своемъ, Государь пріобрътетъ тотъ всемогущій голосъ любви, который одинъ только можетъ быть доступенъ разболфвшемуся человъчеству, и котораго прикосновеніе будеть не жестко его ранамъ, который одинъ можетъ только внести примирение во всъ сословія и обратить въ стройный оркестръ государство. Тамъ только исцелится вполне народъ, где постигнетъ Монархъ высшее значение свое — быть образомъ Того на земль, Который самъ есть любовь. Въ Европъ не приходило никому въ умъ опредълять высшее значение Монарха. Государственные люди, законоискусники и правов дцы смотръли на одну его сторону, именно, какъ на высшее лице въ государствъ, а потому не знаютъ даже, какъ быть съ этой властію, когда, въ слёдствіе ежедневно изміняющихся у нихъ обстоятельствъ, она усиливается: то расширяютъ ея предълы, то ограничиваютъ. А черезъ это и Государь и народъ поставлены тамъ между собою въ странное положение: они глядять другъ на друга чуть не такимъ же точно образомъ, какъ на противниковъ, желающихъ воспользоваться властію одинъ на счетъ другаго. Высшее значеніе монархіи прозрѣли у насъ поэты, а не законов тдиы — услышали съ трепетомъ волю Бога создать ее въ Россіи въ ея законномъ видъ; отъ того и звуки ихъ становятся библейскими всякій разъ, какъ только излетаетъ изъ устъ ихъ слово:

Нарь. Это слышать у насъ и не поэты, потому что страницы нашей исторіи слишкомъ явно говорять о воль Промысла, да образуется въ Россіи эта власть въ ея полномъ и совершенномъ видъ. Всъ событія въ нашемъ отечествъ, начиная отъ порабошения Татарскаго, видимо клонятся къ тому, чтобы собрать могущество въ руки одного, дабы одинъ быдъ въ силахъ произвесть этотъ знаменитый переворотъ всего въ государстве, все потрясти и, всёхъ разбудивши, вооружить каждаго изъ насъ темъ высшимъ взглядомъ на самого себя, безъ котораго невозможно человѣку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть въ себѣ самомъ ту же брань всему невъжественному и темному, какую воздвигнулъ Царь въ своемъ государствъ. Чтобы потомъ, когда загорится уже каждый этою святою бранью, и все пріидетъ въ сознаніе силъ своихъ, могъ бы также одинъ, всёхъ впереди, съ свётильникомъ въ рукв, устремить, какъ одну душу, весь народъ свой къ тому верховному свъту, къ которому просится Россія. Смотри также, какимъ чуднымъ средствомъ еще прежде, нежели могло объяспиться полное значение этой власти, какъ самому Государю, такъ и его подданнымъ, уже брошены были съмена взаимной любви въ сердца! Ни одинъ Царскій Домъ не начинался такъ необыкновенно, какъ начался Домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ любви. Последній и низшій подданный въ государств при-

несъ и положилъ свою жизнь для того, чтобы дать намъ Царя, и сею чистою жертвою связалъ уже неразрывно Государя съ подданнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у насъ всёхъ кровное родство съ Царемъ. Какъ явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилію Романовыхъ, а не другую! Какъ непостижимо это возведение на престолъ никому неизвъстнаго Отрока! Тутъ же рядомъ стояли древнийшие родомъ, и при томъ мужи доблести, которые только-что спасли свое отечество: Пожарскій, Трубецкой, наконецъ Князья, по прямой линіи происходившіе отъ Рюрика. Всёхъ ихъ мимо произошло избраніе, и ни одного голоса не было противъ. Никто не посмелъ предъявлять правъ своихъ! И случилось это въ то смутное время, когда всякій могъ вздорить и оспаривать и набирать шайки приверженцевъ! II кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линіи родственникомъ Царю, отъ котораго недавній ужась ходиль по всей земль! И при всемь томъ все единогласно, отъ бояръ до последняго бобыля, положило, чтобъ онъ былъ на престолъ. Вотъ какія у насъ ділаются діла! Какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ, которые слышали полное определение Царя въ книгахъ Ветхаго Завъта, и которые въ то же время такъ близко видели волю Бога на всехъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ, какъ же ты хочешь,

чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ не быль исполненъ библейскихъ отголосковъ? Повторяю-простой любви нестало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью ихъ звуки; для этого потребно полное и твердое убъждение разума, а не одно безотчетное чувство любви; иначе звуки ихъ вышли бы мягкими, какъ у тебя въ прежнихъ твоихъ молодыхъ сочиненіяхъ, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нать, есть что-то крапкое, слишкомъ крыпкое у нашихъ поэтовъ, чего изтъ у поэтовъ другихъ націй. Если тебѣ этого не видится, то еще не доказываетъ, чтобы его вовсе не было. Вспомни самъ, что въ тебъ не всъ стороны Русской природы; напротивъ, и которыя изъ нихъ взошли въ тебъ на такую высокую степень и такъ развились просторио, что черезъ это не дали мёста другимъ, и ты уже сталъ исключениемъ изъ обще-Русскихъ характеровъ. Въ тебъ заключились вполив всв мягкія и пежныя струны пашей Славянской природы; но тъ густыя и кръпкія ея струны, отъ которыхъ проходить тайный ужасъ и содрогание по всему составу человъка, тебв не такъ извъстны. А опи-то и есть родники того лиризма, о которомъ идетъ рачь. Этотъ лиризмъ уже ни къ чему не можетъ возноситься, какъ только къ одному верховному источнику своему-Богу. Опъ суровъ, онъ пугливъ, онъ не любить многословія, ему приторно все, что ни

есть на земят, если только опъ не видитъ на чемъ папечатачнія Божіяго. Въ комъ хотя одна крупица этого лиризма, тотъ, не смотря на всв несовершенства и недостатки, заключаеть въ себъ суровое, высшее благородство душевное, передъ которымъ дрожитъ самъ, и которое заставляетъ его быжать отъ всего, похожаго на выражение признательности со стороны людской. Собственпый лучшій его подвикь ему вдругь опротив веть, если за него последуетъ ему какая нибудь награда; онъ слишкомъ чувствуетъ, что все высшее должно быть выше награды. Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ чужеземцевъ своимъ величественнымъ складомъ и слогомъ. Еще недавно Мицкевичь сказалъ объ этомъ на лекціяхъ Парижу, и сказаль въ такое время, когда и самъ опъ былъ раздраженъ противу пасъ, и все въ Парижъ на насъ негодовало. Не смотря однако жъ на то, онъ объявилъ торжественно, отории статем стишах наших поэтовь инчего ивтъ рабскаго, или низкаго, но, напротивъ, чтото свободно-величественное. И тутъ же, хотя это не поправилось никому изъ земляковъ его, отчесть благородству характеровъ нашихъ писателей. Мицкевичь правъ. Наши писатели точно заключили въ себъ черты какой-то высшей природы. Въ минуты сознанія своего опи сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальствомъ, если бы ихъ жизнь не была тому подкрѣпленіемъ. Вотъ что говоритъ о себѣ Пушкинъ, помышляя о будущей судьбѣ своей:

И долго буду тёмъ народу я любезенъ, Что чувства добрыя я лирой пробуждаль, Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ И милость къ падшимъ призывалъ.

Стоитъ только вспомнить Пушкина, чтобы видъть, какъ въренъ этотъ портретъ. — — Вспомни только то умилительное эрфлише, какое представляетъ посъщение всъмъ пародомъ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, когда всякъ несетъ отъ себя, кто пищу, кто деньги, кто Христіанскиутвшительное слово. Ненависти нътъ къ преступнику, ибтъ также и Донкишотскаго порыва сдёлать изъ него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотрать на него изъ любопытства, какъ дълается въ просвъщенной Европъ. Здись что-то болие: не желаніе оправдать его, или вырвать изъ рукъ правосудія, по воздвигнуть упадшій духъ его, утішить, какъ братъ утвшаеть брата, какъ повелель Христось намъ утьшать другь друга. — — —

Пушкинъ умѣлъ оцѣпить черту въ жизни другаго вѣнценосца, Петра. Вспомии стихотвореніе Пиръ на Певъ, въ которомъ онъ съ изумленіемъ спрашиваетъ о причипѣ необыкновеннаго торжества въ Царскомъ Домѣ, раздающагося кликами по всему Петербургу и по Невѣ, потрясенной пальбою пушекъ. Онъ перебираетъ всѣ случаи, радостные Царю, которые могли быть причиною такаго пированія: родился ли Государю наслѣдникъ его престола, имяниница ль Жена его, побѣжденъ ли непобѣдимый врагъ, прибылъ ли флотъ, составлявшій любимую страсть Государя, и на все это отвѣчаетъ:

Нёть, онь съ полданнымь мирится, Виноватому вину Забывая, веселится; Чарку пёнить съ нимь одну. Оть того-то пиръ веселый, Рёчь гостей хмельна, шумна, И Нева пальбой тяжелой Далско потрясена.

Только одинъ Пушкинъ могъ почувствовать вею красоту такаго поступка. Умѣть не только простить своему подданному, по еще торжествовать это прощеніе, какъ побѣду надъ врагомъ— это истипно божественная черта. Только на небесахъ умѣютъ поступать такъ. Тамъ только радуются обращенію грѣшника еще болѣе, нежели самому праведнику, и всѣ соимы невидимыхъ силъ участвуютъ въ небесномъ пиршествѣ Бога. Пушкинъ былъ знатокъ и оцѣпщикъ вѣриый всего великаго въ человѣкѣ. Да и какъ могло быть иначе, если душевное благородство есть уже свойственность почти всѣхъ нашихъ писателей? Замѣчательно, что во всѣхъ другихъ земляхъ

писатель находится въ какомъ-то неуважения отъ общества относительно своего личнаго характера. У насъ напротивъ. У насъ даже и тотъ. кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавецъ душою, но даже временами и вовсе подленекъ, во глубинъ Россіи отиюдь не почитается такимъ. Напротивъ, у всёхъ вообще, даже и у тъхъ, которые едва слышать о писателяхъ. живеть уже какое-то убъждение, что писатель есть что-то высшее, что онъ непременно долженъ быть благороденъ, что ему многое неприлично, что онъ не долженъ и позволить себъ того. что прощается другимъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, во время дворянскихъ выборовъ, одинъ дворянинъ, который съ тёмъ вмёстё быль и литераторъ, подалъ-было свой голосъ въ пользу человіка, совісти нісколько запятнанной — всі дворяне обратились къ нему туть-же и его попрекнули, сказавши съ укоризною: «А еще и писатель!»

1846.

### споры.

Пэв письма къ Л\*\*\*.

Споры о нашихъ Европейскихъ и Славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполив проспулись; а потому не мудрено, что съ объихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всё эти Славянисты и Европисты — или же Старовъры и Нововъры, или же Восточники и Западники, а что они въ самомъ дълъ, не умъю сказать, потому что покамъстъ они мит кажутся

только каррикатурами на то, чёмъ хотять быть. Всё они говорять о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорять и не перечать другь другу. Олинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію. такъ, что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ, что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумъется, правды больше на сторонъ Славянистовъ и Восточниковъ, потому что они все-таки видятъ весь фасадъ и, стало быть, все-таки говорять о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонъ Европистовъ и Западниковъ тоже есть правда, потому что онн говорять довольно подробно и отчетливо о той ствив, которая стоить передъ ихъ глазами: вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вънчающаго эту стъну, не видится имъ верхушка всего строенія, то есть, глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинь. Можно бы посовътовать обоимъ - одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалье. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуяль обоими. Всякій изъ пихъ увъренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонъ Славянистовъ: они хваступы; изъ нихъ каждый воображаеть о себь, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ

въ рипу. Разумиется, что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ опи еще болбе противу себя Европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами начинають слышать многое, прежде неслышанное, но упорствують, не желая уступить слишкомъ раскозырявшемуся человъку. Вообще споры суть вещи такаго рода, къ которымъ люди умные и пожилые покамисть не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь; это ея дело. Поверь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, за тимъ именио, дабы умиые могли въ это время надуматься вдоволь. Къ спорамъ прислушивайся, но въ нихъ не вмёшивайся. Мысль твоего сочиненія, которымъ хочешь запяться, очепь умна, и я даже увтренъ, что ты исполнишь это дело лучше всякаго литератора. Но объ одномъ тебя прошу: производи его въ минуты, сколько возможно, хладпокровныя и спокойныя. Храни тебя Богъ отъ запальчивости и горячки, хотя бы даже въ мальйшемъ выражении. Гиввъ вездь неумьстепъ, а больше всего въ деле правомъ, потому что затемияетъ и мутитъ его. Вспомии, что ты человъкъ не только немолодой, но даже и весьма въ литахъ. Молодому человику еще какъ нибудь присталь гиввь; по крайней мерв въ глазахъ и вкоторыхъ опъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начнетъ

горячиться, онъ дёлается просто гадокъ; молодежь какъ разъ подыметъ его на зубки и выставитъ смёшнымъ. Смотри же, чтобъ не сказали о тебе: «Экъ, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не дёлая, а теперь выступилъ укорять другихъ, зачёмъ они не такъ дёлаютъ.» Изъ устъ старика должно исходитъ слово благостное, а не шумное и спорное. Духъ чистёйшаго незлобія и кротости долженъ проникать величавыя рёчи старца, такъ, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему въ возраженіе, почувствовавъ, что неприличны будутъ ея рёчи, и что сёдина есть уже святыня.

1844.

### XII.

# христіанинъ идеть впередъ.

Письмо къ Щ....ву.

Другъ мой! считай себя не иначе, какъ школьникомъ и ученикомъ. Не думай, чтобы ты уже былъ старъ для того, чтобы учиться, что силы твои достигиули настоящей зрѣлости и развитія, и что характеръ и душа твоя получили уже настоящую форму, и не могутъ быть лучшими. Для Христіанина иѣтъ оконченнаго курса: онъ вѣчно ученикъ, и до самаго гроба ученикъ. По обыкновенному, естественному ходу, человѣкъ достигаетъ полнаго развитія ума своего въ тридцать авть. Отъ тридцати до сорока еще кое-какъ илуть впередъ его силы; дальше же этого срока въ немъ ничто не подвигается, и все имъ производимое не только не лучше прежняго, но даже слабъе и холодите прежняго. Но для Христіанина этого не существуеть, и гав для другихъ прелёль совершенства, тамъ для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые изъ людей, перевалясь за сорокальтній возрасть, тупьють, устають и слабыють. Перебери всыхь философовъ и первъйшихъ всесвътныхъ геніевъ: лучшая пора ихъ была только во время ихъ полнаго мужества; потомъ они уже понемногу выживали изъ своего ума, а въ старости впадали даже въ младенчество. Вспомни о Кантъ, который въ последние годы обезпамятель вовсе и умеръ какъ ребенокъ. Но пересмотри жизнь всъхъ Святыхъ: ты увидишь, что они крепли въ разуме и силахъ духовныхъ по мёрё того, какъ приближались къ дряхлости и смерти. Даже и тъ изъ нихъ, которые отъ природы не получили никакихъ блестящихъ даровъ и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потомъ разумомъ рвчей своихъ. Отъ чего жъ это? Отъ того, что у нихъ пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенио бываеть у всякаго человъка только въ лъта его юности, когда онъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится ра-

дужная даль, выбющая такую заманку для юноши. Угаснула предъ пимъ даль и подвиги — угаспула и сила стремящая. Но передъ Христіапиномъ сілетъ въчно даль, и видятся въчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чёмъ воевать и гдё подвизаться, потому что взглядъ его на самого себя, безпрестанно просвътляющійся, открываетъ ему новые педостатки въ себь самомъ, съ которыми нужно производить новыя битвы. Отъ того и всв его силы не только не могутъ въ немъ заснуть, или ослабъть, но еще возбуждаются безпрестапно. А желапіе быть лучшимъ и заслужить рукоплесканія на небесахъ, придаетъ ему такіе шпоры, какихъ не можетъ дать наисильнъйшему честолюбиу- его непасытимъйшее честолюбіе. Вотъ причина, почему Христіанинь тогда идеть впередь, когда другіе назадь, и отъ чего становится опъ, чимъ дальше, умиже.

Умъ не есть высшая въ насъ способность. Его должность не больше, какъ полицейская: онъ можетъ только привести въ порядокъ и разставить по мѣстамъ все то, что у насъ уже есть. Онъ самъ не двигнется впередъ, покуда не двигнутся въ насъ всѣ другія способности, отъ которыхъ онъ умиѣетъ. Отвлеченными чтеніями, размышленіями и безпрестанными слушаніями всѣхъ курсовъ наукъ его заставишь только слишкомъ немного уйти впередъ; пногда это даже подавляетъ его, мѣшая его самобытному развитію.

Онъ песравнение въ большей зависимости находится отъ душевныхъ состояній: какъ телько забушуетъ страсть, опъ уже вдругъ поступаетъ слепо и глупо; если же покойна душа и не кипитъ никакая страсть, опъ и самъ проясняется и поступаетъ умио. Разумъ есть несравненно высшая способность; по она пріобратается не иначе. какъ побъдою надъ страстьми. Его имъли въ себъ только тъ люди, которые не препебрегли своимъ внутреннимъ воспитаниемъ. Но и разумъ не даетъ полной возможности челов ку стремиться впередъ. Есть высшая еще способность; имя ей-мудрость, и ее можетъ дать намъ одинъ Христосъ. Она не надъляется никому изъ насъ при рожденіи, никому изъ насъ не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тотъ, кто уже имбетъ и умъ и разумъ, можетъ не иначе получить мудрость, какъ молясь о пей и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубинаго незлобія и убирая все внутри себя до возможнийщей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищъ, гдв не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и ибтъ полнаго согласія во всемъ. Если же она вступить въ домъ, тогда начинается для человъка небеспая жизнь, и опъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ. Все становится для него учителемъ; весь міръ для пего учитель; ничтоживійшій изъ людей можетъ быть для него

учитель. Изъ совъта самаго простаго извлечеть опъ мудрость совъта; глупъйшій предметъ станетъ къ нему своею мудрою стороною, и вся вселенная передъ нимъ станетъ, какъ одна открытая книга ученія: больше всѣхъ будетъ онъ черпать пзъ нея сокровищъ, потому что больше всѣхъ будетъ слышать, что онъ ученикъ. Но если только возмнитъ онъ хотя на мигъ, что ученіе его копчено, и онъ уже не ученикъ, и оскорбится опъ чьимъ бы то пи было урокомъ или поученіемъ— мудрость вдругъ отъ него отнимется и останется онъ въ потьмахъ, какъ Царь Соломонъ въ свои послѣдніе дни.

1846.

## XIII.

#### КАРАМЗИНЪ.

Пав письма къ Н. М. Я.....ву.

Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ похвальное слово Карамзину, написанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочиненій Погодина въ отношеніи къ благопристойности, какъ впутренней, такъ и внёшней: въ пемъ нётъ его обычныхъ грубонеуклюжихъ замашекъ и топорпаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все здёсь, напротивъ того, стройно, обдумано и расположено въ большомъ порядкѣ. Всё мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно, что Карамзинъ какъ бы

весь очертывается самимъ собою и, своими же словами взвисивъ и оцинивъ самого себя, становится какъ живой передъ глазами читателя. Карамзинъ представляетъ точно явленіе необыкновенное. Вотъ о комъ изъ нашихъ писателей можно сказать, что онъ весь исполнилъ долгъ, ничего не зарылъ въ землю, и на данные ему пать талантовъ истинно принесъ другіе пять. Карамзинъ первый показаль, что писатель можеть быть у насъ независимъ и почтенъ всеми равно какъ именитъйшій гражданинъ въ государствъ. Онъ первый возвистиль торжественно, что писателя не можетъ стъснить ценсура, и если уже онъ исполнился чистышимъ желаніемъ блага въ такой мъръ, что желаніе это, запявни всю его душу, стало его плотію и пищею, тогда никакая ценсура для него нестрога и ему всздв просторно. Онъ это сказалъ и доказалъ. Никто, кромѣ Карамзина, не говорилъ такъ смѣло и благородно, не скрывая никакихъ своихъ мифиій и мыслей, и слышишь невольно, что онъ одинъ имћаъ на то право. Какой урокъ нашему брату писателю! И какъ смѣшны послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждають, что въ Россіи нельзя сказать полной правды, и что она у насъ колетъ глаза! Самъ же выразится такъ неліто и грубо, что болже, нежели самою правдою, уколетъ тъми заносчивыми словами, которыми скажетъ свою правду, словами запальчивыми, выказывающими перяшество растрепанной души своей, и потомъ самъ и изумляется и негодуетъ, что отъ него никто не принялъ и не выслущалъ правды! Нѣтъ. Имѣй такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имѣлъ Карамзинъ, и тогда возвѣщай свою правду: все тебя выслушаетъ, начиная отъ Царя до послѣдняго нищаго въ государствѣ. И выслушаетъ съ такою любовію, съ какою не выслушивается ни въ какой землѣ ни парламентскій защитникъ правъ, ни лучшій пыпѣшній проповѣдникъ, собирающій вокругъ себя верхушку моднаго общества, и съ какою любовію можетъ выслушать только одна чудная наша Россія.

1846.

with June 1st an assessment of

# XIV.

о театръ, объ односторониемъ взглядъ на театръ, и вообще объ односторонности.

Письмо къ Гр. А. П. Т....му.

Вы очень односторонни, и стали недавно такъ односторонии, и отъ того стали односторонии, что, находясь на той точкъ состоянія душевнаго, на которой теперь стоите вы, нельзя не сдълаться одностороннимъ всякому человъку. Вы помышляете только объ одномъ душевномъ спасеніи вашемъ—и, не найдя еще той именно дороги, которою вамъ предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть въ мірѣ, соблазномъ и препятствіемъ къ спасенію. Монахъ не строже васъ.

Такъ и ваши нападенія на театръ односторонни и несправедливы. Вы подкрыпляете себя тымь. что ибкоторыя вамъ известныя духовныя лина возстаютъ противъ театра. Но они правы, а вы неправы. Разберите лучше, точно ли они возстаютъ противъ театра, или только противу того вида, въ которомъ опр намъ теперь является. Перковь начала возставать противу театра въ первые віки всеобщаго водворенія Христіанства, когда театры один оставались прибъжищемъ уже повслоду изгнапиаго язычества и притономъ безчинныхъ его вакханалій. Вотъ почему такъ сильно гремент противу нихъ Златоустъ. По времена изм'йнились. Міръ весь перечистился съизпова поколфијями свфжихъ народовъ Европы, которыхъ образование началось уже на Христіанскомъ грунтъ. и тогда сами Святители начали первые вводить театръ: театры завелись при духовныхъ академіяхъ. Нашъ Димитрій Ростовскій, справедливо поставляемый въ рядъ Св. Отцевъ Церкви, слагалъ у насъ пьесы для представленія въ лицахъ. Стало быть, не театръ виноватъ. Все можно извратить, и всему можно дать дурной смыслъ, человить же на это способень. Но надобно смотръть на вещь въ ея основанін, и на то, чемъ она должиа быть, а не судить о ней по каррикатурћ, которую на нее сдблали. Театръ пичуть не бездилица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображение то, что въ немъ можетъ

помъститься вдругъ толпа изъ пяти, шести тысячь человъкъ, и что вся эта толпа, ни въ чемъ песходная между собою, разбирая ее по единицамъ. можетъ вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать одитми слезами и засмтяться одинмъ всеобщимъ смфхомъ. Это такая каоедра, съ которой можно много сказать міру добра. Отділите только собственно называемый высшій театръ отъ всякихъ балетныхъ скаканій, водевилей, мелодрамъ и тіхъ мишурно-великоліпныхъ зрілищъ для глазъ, угождающихъ разврату вкуса, или разврату сердпу, и тогда посмотрите на театръ. Театръ, на которомъ представляются высокая трагеділ и комедін, долженъ быть въ совершенной независимости отъ всего. Странно и соединить Шекспира съ плясуньями, или плясунами въ лайковыхъ штапахъ. Что за сближение? Ноги — ногами, а голова-головой. Въ ифкоторыхъ мфстахъ Европы это поняли: театръ высшихъ драматическихъ представленій тамъ отдёленъ и пользуется одинъ поддержкою правительствъ; но поияли это въ отношении порядка вившияго. Следовало подумать нешутя о томъ, какъ поставить всё лучшія произведенія драматическихъ писателей такимъ образомъ, чтобы публика привлеклась къ вимъ вниманіемъ, и открылось бы ихъ правственное, благотворное вліяніе, которое есть у всёхъ великихъ писателей. Шекспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гёте, Шиллеръ, Бомарие, даже Лессингъ. Реньяръ и многіе другіе изъ второстепенныхъ писателей прошедшаго въка ничего не произвели такаго, что бы отвлекало отъ уваженія къ высокимъ предметамъ; къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипило у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ, занимавшихся вопросами политическими и разносившими неуважение къ святынъ. У нихъ, если и попалаются насмёшки, то надълицемфріемъ, надъ кощунствомъ, надъ кривымъ толкованіемъ праваго, а никогда надъ тъмъ, что составляетъ корень человъческихъ доблестей; напротивъ, чувство добра слышится строго даже и тамъ, гдв брызжутъ эпиграммы. Частое повторение высоко-драматическихъ сочиненій, то есть, тахъ истинно-классическихъ пьесъ, гдъ обращено внимание на природу и душу человъка, станетъ необходимо укръплять общество въ правилахъ болье недвижныхъ, заставитъ нечувствительно характеры бол ве устоиваться въ самихъ себъ, тогда, какъ все это наводнение пустыхъ и легкихъ пьесъ, начиная съ водевилей и педодуманныхъ драмъ, до блестящихъ балетовъ и даже оперъ, ихъ только расбрасываеть, разстеваеть, становить общество легкимъ и вътреннымъ. Развлеченный милліонами блестящихъ предметовъ, раскидывающихъ мысли на всв стороны, свътъ не въ силахъ встрътиться прямо со Христомъ. Ему далеко до небесныхъ истинъ Христіанства. Онъ ихъ испугается какъ мрачнаго монастыря, если не подставишь ему незримыя ступени къ Христіанству, если не возведень его на пъкоторое высшее мъсто, откуда ему стапетъ видиће весь пеобъятный кругозоръ Христіанства и понятиве то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Среди свъта есть много такаго, что для всёхъ, отдалившихся отъ Христіанства, служить незримою ступепію къ Христіанству. Въ томъ числів можетъ быть и театръ, если будетъ обращенъ къ своему высшему пазначенію. Нужно ввести на сцену во всемъ блескъ всъ совершенитинія драматическія произведенія всіхъ віковъ и пародовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, повторяя безпрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытиыми для всёхъ отъ мала до велика, если только съумвешь ихъ поставить, какъ слъдуетъ, на сцену. Это вздоръ, будто опъ устарёли и публика потеряла къ нимъ вкусъ. Публика пе имфетъ своего каприза; она пойдетъ, куда поведутъ ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гиилыми мелодрамами, она бы не почувствовала къ цимъ вкуса и не потребовала бы ихъ. Возьми самую заигранивінную пьесу и поставь ее какъ нужно, та же публика повалитъ толпою. Мольеръ ей будетъ въ новость, Шекспиръ станетъ заманчив ве наисовременн вій шаго водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена

была дёйствительно и вполнё художественно: чтобы дело это поручено было не кому другому. какъ первому и лучшему актеру-художнику, какой отышется въ труппъ. И не мъшать уже сюда никакаго приклеиша съ боку, секретаря-чиновника; цусть тотъ одинъ распоряжается во всемъ. Нужно даже особенно позаботиться о томъ, чтобы вся отвътственность легла на него одного: чтобы онъ решился публично передъ глазами всей нублики сыграть самъ по порядку одну за другою вст второстепенныя роли, дабы оставить живые образцы второстепеннымъ актерамъ, которые заучивають свои роли но мертвымъ образцамъ, дошедшимъ до нихъ по какому-то темному преданію, которые образовались книжнымъ наученіемъ и не видятъ себъ никакаго живаго интереса въ своихъ роляхъ. Одно это исполнение первымъ актеромъ второстепенныхъ ролей можетъ привлечь публику видёть двадцать разъ сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видёть, какъ Щепкинъ, или Каратыгинъ станутъ играть тѣ роли, которыхъ никогда дотолъ не играли! Потомъ же, когда первоклассный актеръ, разыгравши вст роли, возвратится вновь на свою прежнюю, онъ получитъ взглядъ еще полнъйшій, какъ на собственную свою ролю, такъ и на всю пьесу. А пьеса получить вновь еще сильныйшую занимательность для зрителей этою полнотою своего исполненія, вещію досель неслыханною! Ньть выше того потрясенія,

которое производить на человъка совершенно согласованное согласіе всёхъ частей между собою, которое досель могь только слышать опъ въ одномъ музыкальномъ оркестръ, и которое въ силахъ сделать то, что драматическое произведение можетъ быть дано болбе разовъ сряду, нежели паплюбим вішая опера. Что ни говори, а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ несколько разъ разнообразне музыкальныхъ звуковъ. Но, повторяю, все это возможно только въ такомъ случав, когда дело будетъ сделано истинно такъ, какъ следуетъ, и полная отвътственность всего по части репертуарной возляжеть на первоклассного актера, т. е. трагедіею будеть завідывать первый трагическій актерь. а комедіею первый комическій актеръ, когда одни они будутъ исключительные хоровожди такаго двла. — -

Нужно, чтобы въ дѣлѣ, какаго бы то ни было мастерства, полное его производство упиралось на главномъ мастерѣ того мастерства. Только самъ мастеръ можетъ учить своей наукѣ, слыта вполнѣ ея потребности, и никто другой. Одниъ только первоклассный актеръ-художникъ можетъ сдѣлать хоротій выборъ пьесъ, дать имъ строгую сортировку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетиціи, понимать, какъ важны частыя считовки и полныя предуготовительныя повторенія пьесы. Онъ даже не нозволитъ актеру выучить ролю

на лому, но следаеть такъ, чтобы все выучилось ими съобща, и роля вошла сама собою въ голову каждаго во время репетицій, такъ. чтобы всякой, окруженный туть же обстанавливающими его обстоятельствами, уже невольно отъ одного соприкосновенія съ ними слышаль върный тонъ своей роли. Тогда и дурной актеръ можетъ нечувствительно набраться хорошаго: покуда актеры еще не заучили наизустъ своихъ ролей, имъ возможно перенять многое у лучшаго актера. Тутъ всякой, не зная даже самъ, какимъ образомъ, набирается правды и естественности, какъ въ ричахъ, такъ и въ телодвиженияхъ. Тонъ вопроса даеть тонъ отвъту. Сдълай вопросъ напыщенный, получишь и отвыть напыщенный: еделай простой вопросъ, простой и отвътъ получишь. Всякой наипроствитій человькъ уже способенъ отвъчать въ тактъ. Но если только актеръ заучилъ у себя на дому свою ролю, отъ него изойдетъ напыщенный, заученный отвъть, и этоть отвыть уже останется въ немъ навыкъ: его ничьмъ не переломишь; ни одного слова не перейметъ онъ тогда отъ лучшаго актера; для него станетъ глухо все окружение обстоятельствъ и характеровъ, обступающихъ его ролю, такъ же, какъ и вся пьеса станетъ ему глуха и чужда, и онъ какъ мертвецъ будетъ двигаться среди мертвецовъ. Только одинъ истинный актеръ-художникъ можетъ слышать жизнь, заключенную въ пьесъ, и сдълать такъ, что жизнь эта сдълается видною и живою для всёхъ актеровъ; одинъ онъ можетъ слышать законную мфру репетицій, какъ ихъ производить, когда прекратить и сколько ихъ достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться въ полномъ совершенствъ своемъпередъ публикою. Умфії только заставить актера-художника взяться за это дело, какъ за его собственное, родное дело, докажи ему, что это его долгъ и что честь его же искуства того требуеть оть пего, и онъ это сделаетъ, онъ это исполнитъ, потому что любить свое искуство. Онь сделаеть даже больше, позаботясь, чтобы и последий изъ актеровь сыгралъ хорошо, следавъ строгое исполніе всего цълаго, какъ бы своею собственною ролею. Онъ не допустить на сцену никакой пошлой и пичтожной пьесы, потому не допустить, что уже его внутрениее эстетическое чувство оттолкиетъ ее. Ему невозможно также, если бы онъ даже и вздумалъ оказать какіе нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вв врениыхъ ему актеровъ: его не допуститъ къ тому его собственная извъстность. Наконецъ, живя весь въ своемъ искуствъ, которое стало уже его высшею жизнію, котораго чистоту блюдеть онъ какъ святыню, художникъ-актеръ не попуститъ никогда, чтобы театръ сталъ проповъдникомъ разврата. И такъ не театръ виноватъ. Прежде очистите театръ отъ хлама, его загромоздившаго, и потомъ

уже разбирайте и судито, что такоо театръ. Я заговорилъ здёсь о театре не потому, чтобы хотьль говорить собственно о немъ, но потому, что сказанное о театръ можно примънить почти ко всему. Много есть такихъ предметовъ, которые страждуть изъ-за того, что извратили смыслъ ихъ. А такъ какъ вообще на свътъ есть много охотниковъ дъйствовать сгоряча по пословиць: «разсердясь на вши, да шубу въ печь,» то черезъ это уничтожается много того, что послужило бы всъмъ на пользу. Односторонніе люди и притомъ фанатики-язва для общества: бѣда той землѣ и государству, гдв въ рукахъ такихъ людей очутится какая либо власть. У нихъ кътъ никакаго смиренія Христіанскаго и сомнинія въ себи; они увърены, что весь свътъ вретъ и один они только говорять правду. Другь мой! смотрите за собою покрипче: вы теперь вменно находитесь въ этомъ опасномъ состояніи. Хорошо, что покуда вы вий всякой должности и вамъ не ввърено никакаго управленія; иначе вы , котораго я знаю какъ наиспособивішаго къ отправленію самыхъ трудныхъ и сложныхъ должностей, могли бы надълать больше зла и безпорядковъ, нежели самый неспособный изъ неспособивищихъ. Берегитесь и въ самыхъ сужденіяхъ своихъ обо всемъ! Не будьте похожи на тъхъ святошей, которые желали бы разомъ уничтожить все, что ни есть въ свътъ, видя во всемъ одно бъсовское. Ихъ удъль-впадать

въ самыя грубыя ошибки. Нѣчто тому подобное случилось недавно въ литературф: ифкоторые стали печатно объявлять, что Пушкинъ былъ деистъ, а не Христіанинъ; точно какъ будто бы они побывали въ душт Пушкина, точно какъ будто бы Пушкинъ непреминно обязанъ былъ въ стихахъ своихъ говорить о высшихъ догматахъ Христіанскихъ, за которые и самъ Святитель Церкви принимается не иначе, какъ съ великимъ страхомъ, приготовя себя къ тому глубочайшею святостію своей жизни. По ихъ понятіямъ следовало бы все высшее въ Христіанстві облекать въ риомы и сдёлать изъ того какія-то стихотворныя игрушки. Пушкинъ слишкомъ разумно поступалъ, что пе дерзалъ переносить въ стихи того, чтмъ еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочиталъ лучше остаться нечувствительною ступенію къ Высшему для всехъ техъ, которые слишкомъ отдалились отъ Христа, нежели оттолкнуть ихъ вовсе отъ Христіанства такими же бездушными стихотвореніями, какіл пишутся тіми, которые выставляють себя Христіанами. Я не могу даже поиять, какъ могло притти въ умъ критику печатно въ виду всёхъ возводить на Пушкина такое обвинение, и что сочинения его служатъ къ развращению свъта, тогда, какъ самой ценсурт предписано, въ случав, если бы смыслъ какаго сочиненія не быль вполн'в ясень, толковать его въ прямую и выгодную для автора сторону, а не

въ кривую и вредящую ему. Если это постановлено въ законъ ценсурѣ, безмолвной и безгласной. пеимъющей даже возможности оговориться перелъ публикою, то во сколько разъ больше должна это поставить себь въ законъ критика, которая можетъ изъясниться и оговориться въ мальйшемъ льйствіи своемъ. Публично выставлять не-Христіаниномъ человъка и даже противникомъ Христа, основываясь на нукоторых несовершенствах его души и на томъ, что онъ увлекался свётомъ такъ же, какъ и всякъ изъ насъ имъ увлекался развъ это Христіанское дъло? Да и кто же изъ пасъ Христіанинъ? Этакъ я могу обвинить самого критика въ его не-Христіанствъ. Я могу сказать: что Христіанинъ не возымбеть такой увбренности въ умѣ своемъ, чтобы рѣшить такое темное дѣло. которое извистно одному Богу, зная, что умъ нашъ вполив проясняется и можетъ обнимать со всёхъ сторонъ предметь только отъ святости нашей жизни, а жизнь его еще не такъ, можетъ быть, свята; Христіанинъ передъ тімъ, чтобы обвинить кого либо въ такомъ уголовномъ преступленіи, каково есть непризнаніе Бога въ томъ видь, въ какомъ повельль признавать Его самъ Божій Сынъ, сходившій на землю, задумается, потому что дъло это страшное. Онъ скажетъ и то: въ поэзіи миогое есть еще тайна, да и вся поэзія есть тайна; трудно и надъ простымъ человькомъ произнести судъ свой, произнести

же судъ окончательный и полный надъ поэтомъ можетъ одинъ тотъ, кто заключилъ въ себъ самомь поэтическое существо, и есть самъ уже почти равный ему поэть-какъ и во всякомъ даже простомъ мастерствъ понемногу можетъ судить всякъ, но вполнъ судить можетъ только самъ мастеръ того мастерства. Словомъ, Христіанинъ покажеть прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что онъ Христіанинъ. Христіанинъ, нам'ясто того, чтобы говорить о тёхъ мёстахъ въ Пушкинё, которыхъ смыслъ еще теменъ и можетъ быть истолкованъ на двв стороны, стапетъ говорить о томъ, что ясно, что было имъ произведено въ лъта разумнаго мужества, а не увлекающейся юности. Онъ приведеть его величественные стихи Пастырю Церкви, гай Пушкинъ самъ говоритъ о себъ, что даже и въ тѣ годы, когда онъ увклекался суетою и прелестію світа, его поражаль даже одинъ видъ служителя Христова.

> Но и тогда струны лукавой Мгновенно звонъ я прерываль, Когда твой голосъ величавый Меня внезапно поражаль.

Я лизь потоки слезъ нежданныхъ, И ранамъ совъсти моей Твоихъ ръчей благоуханныхъ Отраденъ чистый быль слей.

И нынѣ съ высоты духовной Мнѣ руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйныя мечты.

Твоимъ огнемъ душа палима Отвергла прахъ земныхъ суетъ, И внемлетъ арфѣ Серафима Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Вотъ на какое стихотворение Пушкина укажетъ критикъ-Христіанинъ! Тогда критика его получить смысль и сдвлаеть добро: она еще сильпви укрѣпить самое дѣло, показавши, какъ даже и тотъ человъкъ, который заключалъ въ себъ всъ разнородныя в рованія и вопросы своего времени, такъ сбивчивые, такъ отдаляющіе пасъ отъ Христа, какъ даже и тотъ человъкъ, въ лучшія и свътавинія минуты своего поэтическаго ясновидінія, исповідаль выше всего высоту Христіанскую. Но какой теперь смыслъ критики, спрашиваю я? Какая польза смутить людей, поселивши въ нихъ сомивние и подозрвије въ Пушкинв? Безділица — выставить нанумнівішаго человіка своего времени непризнающимъ Христіанства! Человъка, на котораго умственное поколъние смотритъ, какъ на вождя и на передоваго сравнительно передъ другими людьми! Хорошо еще, что критикъ быль безгалантливь и не могь пустить въ ходъ подобную ложь, и что самъ Пушкинъ оставилъ тому опровержение въ своихъ же стихахъ. Вотъ

что можно саблать, будучи односторониимъ! Другъ мой, храни васъ Богъ отъ односторонности: съ нею всюду человъкъ произведетъ зло, въ литературъ, на службь, въ семьь, въ свъть, словомъ-вездь! Односторонній человікъ самоувірень, односторонпій человікь дерзокь, односторонній человікь всёхъ вооружить противъ себя. Односторонній человъкъ ни въ чемъ не можетъ найти середины. Одпосторонній человікть не можетть быть истиннымъ Христіаниномъ: онъ можетъ быть только фанатикомъ. Односторониость въ мысляхъ показываетъ только то, что человъкъ еще на дорогъ къ Христіанству, но не достигнулъ его, потому что Христіанство даетъ уже многосторонность уму. Словомъ-храни васъ Богъ отъ односторонности! Глядите разумно на всякую вещь, и помните, что въ ней могутъ быть дв совершенно противоположныя стороны, изъ которыхъ одна до времени вамъ не открыта. Театръ и театръ — двъ разныя вещи, равно какъ и восторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное дъло восторгъ отъ какой нибудь балетной танцовщицы, и опять иное дело восторгъ отъ того, когда могущественный лицедый потрясающимъ словомъ подыметь выше всв высокія чувства въ человікв. Иное діло — слезы отъ того, что какой нибудь завзжій пввець расщекотить музыкальное ухо человѣка, слезы, которыя, какъ я слышу, проливають теперь въ Петербург и немузыканты,

и опять иное дело-слезы отъ того, когда живымъ представлениемъ высокаго подвига человёка весь насквозь просвёжается зритель, и по выход выход изъ театра принимается съ новою силою за долгъ свой, видя подвигъ геройскій въ такомъ его исполненіи. Другъ мой, мы призваны въ міръ не за тімъ, чтобы истреблять и разрушать, но все направлять къ добру, даже и то, что уже испортиль человъкъ и обратиль во зло. Нътъ такаго орудія въ мірь, которое не было бы предназначено на службу Бога. Тѣ же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идоловъ своихъ, по одержаніи надъ ними Царемъ Давидомъ побъды, обратились на восхваление истиннаго Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышавъ хвалу Ему на тъхъ инструментахъ, на которыхъ она дотоль не раздавалась.

1845.

### XV.

## предметы для лирического поэта въ нынъшнее время.

Два письма къ Н. М. Я....у.

1.

Твое стихотвореніе «Землетрясеніе» меня восхитило. Жуковскій также быль оть него въ восторгь. Это, по его мивнію, лучшее, не только изь твоихъ, но даже изъ всьхъ Русскихъ стихотвореній. Взять событіе изъ минувшаго, и обратить его къ настоящему — какая умная и богатая мысль! А примъненіе къ поэту, довершающее оду, таково, что его слъдуетъ всякому изъ насъ, каково бы ни было его поприще, примънить къ самому себь въ эту тяжелую годину всемірнаго

землетрясенія, когда все помутилось отъ страха за будущее. Другъ, передъ тобою разверзается живоносный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

И приноси дрожащимъ людямъ Молитвы съ горней вышины!

заключаются слова тебъ самому. Тайна твоей музы тебъ открывается. Нынъшнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирою ничего не возмешь; простою картиною дбиствительности, оглянутой глазомъ современнаго свътскаго человъка, никого не разбудишь: богатырски задремаль нынфший въкъ. Нътъ, отыщи въ ми-, нувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярко, и порази его въ виду всёхъ, какъ поражено было оно гиввомъ Божіимъ въ свое время. Бей въ прошедшемъ настоящее, и двойную силу облечется твое слово: черезъ то выступитъ прошедшее и крикомъ закричитъ настоящее. Разогни книгу Ветхаго Завъта: ты найдешь тамъ каждое изъ нынъшнихъ событій, увидишь яснье дня, въ чемъ оно преступило предъ Богомъ, и такъ очевидно изображент надъ нимъ совершившійся страшный судъ Божій, что встрепенется настоящее. У тебл есть на то орудія и средства: въ стих в твоемъ есть сила, и упрекающая, и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Однихъ нужно поднять, другихъ попрекнуть: поднять тахъ,

которые смутились отъ страховъ и безчинствъ, ихъ окружающихъ; попрекнуть тъхъ, которые въ святыя минуты небеспаго гива и страданій повсюдныхъ дерзають предаваться буйству всяких скаканій и позорнаго ликованія. Нужно, чтобы твои стихи стали такъ въ глазахъ всёхъ. какъ начертанныя на воздух в буквы, явившіяся на ширу Валтасара, отъ которыхъ все пришло въ ужасъ, еще прежде, нежели могло проникнуть самый ихъ смыслъ. А если хочешь быть еще попятнъе всъмъ, то, набравшись духа Библейскаго, опустись съ нимъ какъ со свъточемъ во глубицу Русской старицы, и въ ней порази позоръ нынфшняго времени, и углуби въ то же время глубже въ насъ то, передъ чимъ еще позориће станстъ позоръ нашъ. Стихъ твой не будетъ вялъ, не бойся; старина дастъ тебѣ краски, и уже одною собою вдохновить тебя! Она такъ живьемъ и шевелится въ нашихъ лутописяхъ. На дияхъ попалась мив книга: Царскіе выходы. уже один слова и названія Царскихъ убранствъ, дорогихъ тканей и каменьевъ-сущія сокровища для поэта; всякое слово такъ и ложится въ стихъ. Дивишься драгоц виности нашего языка: что пи звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и, право, иное название еще драгоциниве самой вещи. Да если только уберень такими словами стихъ свой, цъликомъ унесешь читателя въ минувшес. Мив, послѣ прочтенія трехъ страницъ изъ этой книги, такъ и видѣлся вездѣ Царь старинныхъ, прежнихъ временъ, благоговѣйно идущій къ вечернѣ въ старинномъ Царскомъ своемъ убранствѣ.

1844.

2.

Пишу къ тебъ подъ вліяніемъ того жъ стихотворенія твоего: Землетрясеніе. Ради Бога не оставляй начатаго дёла! Перечитывай строго Библію, набирайся Русской старины и, при свътъ ихъ, приглядывайся къ нын вшнему времени. Много, много предстоить тебь предметовь, и гръхъ тебъ ихъ не видъть. Жуковскій не даромъ досель называль твою поэзію восторгомь, никуда необращеннымъ. Стыдно тратить лирическую силу въ видъ холостыхъ выстрёловъ на воздухъ. тогда, какъ она дана тебъ на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирического поэта. всякъ человъкъ требуетъ лирическаго воззванія къ нему. Куда ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освъжить кого нибудь.

Попрекни же прежде всего, сильнымъ лирическимъ упрекомъ, умныхъ, но унывшихъ людей. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дёло въ настоящемъ видё, то есть, что человёкъ, предав-

шійся уныцію, есть дряпь во всёхъ отношеніяхъ, каковы бы ни были причины унынія, потому что уныніе проклято Богомъ. Истиню Русскаго человёка поведешь на брань даже и противъ унынія, подинмешь его превыше страха и колебаній земли, какъ поднялъ поэта въ своемъ Землетрясеніи.

Воззови, въ видъ лирического сильного воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человъку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасаль свою бёдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несетъ и несетъ его ничтожная верхушка свёта, несуть обёды, ноги плясавицъ, ежедневное сопное опьяненіе; нечувствительно облекается онъ плотію, и сталъ уже весь плоть, и уже почти нътъ въ немъ души. Завопи воплемъ и выставь ему въдьму старость, къ нему идушую, которая вся изъ желёза, передъ которою жельзо есть милосердіе, которая ни крохи чувства не отдаетъ назадъ и обратно. О! если бъты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома Мертвыхъ душъ!

Опозорь въ гнѣвномъ диопрамов новѣйшаго лихоимца пынѣшнихъ временъ, и его проклятую роскоть, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя и мужа, и презрѣнный порогъ ихъ богатаго дома, и гнусный воздухъ, которымъ тамъ дышатъ, чтобы, какъ

отъ чумы, отъ нихъ побѣжало все бѣгомъ и безъ оглялки.

Возвеличь въ торжественномъ гимив незамвтнаго труженика, какой, къ чести высокой породы-Русской, находится посреди отваживйшихъ взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, какъ все беретъ вокругъ него. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотвла носить старомодный чепецъ и стать предметомъ насмвшекъ другихъ, нежели допустить своего мужа сдвлать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бъдпость такъ, чтобы, какъ святыня, она засіяла у всвхъ въ глазахъ, и каждому изъ насъ захотвлось бы самому быть бъднымъ.

Ублажи гимномъ того исполина, какой выходить только изъ Русской земли, который вдругь пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругь другимъ. Плюнувши въ виду всёхъ на свою мерзость и гнуспейше пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это богатырское дёло въ истинио Русской душе, но покажи такъ, чтобы невольно затрепетала въ каждомъ Русская природа, и чтобы все, даже въ грубомъ и нисшемъ сослови, вскрикнуло: «эхъ, молоденъ!» почувствовавши, что и для него самого возможно такое дёло.

Много, много предметовъ для лирическаго поэта. Въ книгъ не вмъстишь, не только въ письмъ. Всякое истинное Русское чувство глохнетъ, и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаль, дремлетъ решимость и отвага на дело, дремлетъ наша кръпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свътской жизни, которую привели къ намъ, подъ именемъ просвъщенія, пустыя и мелкія нововведенія. Стряхни же сонъ съ очей своихъ, и порази сонъ другихъ. На колена предъ Богомъ, и проси у Него гитва и любви! Гитвапротиву того, что губить человека, любви - къ бедной душе человека, которую губять со всёхъ сторопъ, и которую губитъ онъ самъ. Найдешь слова, найдутся выраженія; огни, а не слова, излетять оть тебя, какь оть древнихъ Пророковъ, если только, подобно имъ, сделаешь это дело роднымъ и кровпымъ своимъ деломъ, если только, подобно имъ, посыпавъ пепломъ главу, раздравши ризы, рыданіемъ вымолишь себѣ у Бога на то силу, и такъ возлюбишь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасение Богоизбраннаго своего народа.

1844.

#### XVI.

#### совъты.

Письмо къ Щ....ву.

Уча другихъ, также учишься. Посреди моего болъзненнаго и труднаго времени, къ которому присоединились еще и тяжелыя страданія душевныя, я долженъ былъ вести такую дъятельную переписку, какой никогда у меня не было дотолъ. Какъ нарочно, почти со всъми близкими моей душъ случились въ это время внутрениія событія и потрясенія. Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнъ, требуя помощи и совъта. Тутъ только узналъ я близкое родство

человъческихъ душъ между собою. Стоитъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всв страдающіе становятся тебф попятны, и почти знаешь, что нужно сказать имъ. Этого мало: самый умъ проясияется: дотол в сокрытыя, положенія и поприща людей становятся тебъ извъстны, и делается видио, что кому изъ нихъ потребио. Въ последнее время мий случалось даже получать письма отъ людей, мив почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвъты такіе. какихъ бы я не съумълъ дать прежде. между прочимъ я ни чуть не умиве никого. Я знаю людей, которые въ ивсколько разъ умиве и образованите меня, и могли бы дать совтты, въ нѣсколько разъ полезнѣйшіе монхъ; по они этого не делають и даже не знають, какъ это саблать. Великъ Богъ, насъ умудряющій! и чёмъ же умудряющій? Тёмъ самымъ горемъ, отъ котораго мы бъжимъ и хотимъ сокрыться. Страданіями и горемъ опредълено намъ добывать крупицы мудрости, непріобратаемой въ книгахъ. Но кто уже пріобриль одну изъ этихъ крупицъ, тотъ уже не имъетъ права скрывать ее въ себъ отъ другихъ. Она не твое, но Божіе достолніе. Богъ се выработаль въ тебь; всь же дары Божін даются намъ за тімъ, чтобы мы служили имъ собратіямъ нашимъ: Онъ повельлъ, чтобы ежеминутно учили мы другъ друга. И такъ не останавливайся, учи и давай совіты! Но если

хочешь, чтобы это принесло въ то же время тебъ самому пользу, делай такъ, какъ думаю я, и какъ положиль себь отнынь авлать всегла. Всякій совътъ и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человъку, стоящему на самой низкой степени образованія, съ которымъ у тебя пичего не можетъ быть общаго, обрати въ то же время къ самому себъ, и то же самое, что посовътоваль другому, посовътуй себъ самому: тотъ же самый упрекъ, который сделаль другому, сделай туть же себе самому. Поверь, все придется къ тебъ самому, и я даже не знаю, есть ди такой упрекъ, которымъ бы нельзя было упрекпуть себя самого, если только пристально поглядинь на себя. Действуй оружіемъ обоюду острымъ. Если даже тебь случится разсердиться на кого бы то ни было, разсердись въ то же время и на себя самого, хотя за то, что съумълъ разсердиться на другаго. И это делай непремънно! Ни въ какомъ случат не своди глазъ съ самого себя. Имъй всегда въ предметь себя прежде всъхъ. Будь эгоистъ въ этомъ случаъ. Эгоизмъ тоже недурное свойство; вольно было людямъ дать ему такое скверное толкованіе, а въ основание эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себъ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище.

1846.

## XVII.

## просвъщение.

Письмо къ В. А. Ж....му.

Еще разъ пишу къ тебѣ съ дороги. Братъ, благодарю за все! У гроба Господа испрошу, да поможетъ мнѣ отдать тебѣ хотя часть того умнаго добра, которымъ надѣлялъ меня ты. Вѣруй, и да не смущается твое сердце! Въ Москву ты пріѣдешь, какъ въ родпую свою семью. Она предстанетъ тебѣ желанною пристанію, и въ ней будетъ покойнѣе тебѣ, нежели здѣсь. Ни пустой шумъ суеты, ни громъ экипажа не смутитъ тебя; объѣдутъ бережио и улицу, въ которой ты будешь

жить. Если кто и прівдеть тебя навъстить. старый ли другъ твой, или же дотолъ незнакомый человъкъ, онъ станетъ впередъ просить не отлавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропада. У насъ умбють и даже знають, какъ почтить того, кто сдёлаль цёликомъ свое дело. Кто такъ безукоризненно, такъ честно употреблялъ всв дары свои, не давая задремать своимъ способностямъ, не лѣнясь ип минуты во всю жизнь свою, кто сохранилъ свёжую старость свою, какъ бы молодость, въ то время, какъ всѣ вокругъ истратили ее на пустые соблазны, и когда молодые превратились въ хилыхъ стариковъ, тотъ имъетъ право на внимание благоговъйное. Какъ патріархъ ты будешь въ Москвв, и на въсъ золота примутъ отъ тебя юноши старческія слова твои. Твоя Одиссея принесеть много общаго добра: это тебъ предрекаю. Она возвратить къ свежести современнаго человека, усталаго отъ безпорядка жизни и мыслей; она обиовить въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотъ. Но не меньше добра, если еще не больше, принесутъ тъ труды, на которые навелъ тебя самъ Богъ, и которые ты держишь покуда разумно подъ спудомъ. Въ нихъ окажется также потребность общая. Не смущайся же, и твердо гляди впередъ! Да не испугаетъ тебя никакая нестройность того, что бы ты ни

встратиль. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видимъ-наша Церковь. Уже готовится она вдругъ вступить въ полныя права свои и засіять свётомъ на всю землю. Въ ней заключено все, что нужно для жизни истинно Русской, во всёхъ ея отношеніяхъ, начиная отъ государственнаго до простаго семейственнаго, всему настрой, всему направленіе, всему законная и върная дорога. По миъ, безумна и мысль ввести какое нибудь нововведение въ Россію, минуя нашу Церковь, не испросивъ у нея на то благословенія. Нелепо даже и къ мыслямъ нашимъ прививать какія бы то ни было Европейскія иден, покуда не окрестить ихъ она свётомъ Христовымъ. Увидишь, какъ это вдругъ и въ твоихъ же глазахъ будетъ признано всеми въ Россіи, какъ върующими, такъ и невърующими, какъ вдругъ выступить всёми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая сабнота пала на глаза многихъ. Разбирая пристально нить событій міра, вижу всю мудрость Божію, попустившую временному раздівленію Церквей, повелівную одной стоять неподвижно и какъ бы въ дали отъ людей, а другой волноваться вм'єсть съ людьми; одной — не принимать въ себя пикакихъ пововведеній, кром'в тахъ, которыя были внесены святыми людьми дучшихъ временъ Христіанства и первоначальными Отцами Церкви, другой — м'вилясь и прим'вилясь

ко всёмъ обстоятельствамъ времени, духу и привычекъ людей, вносить всё нововреденія, слёланныя даже порочными и несвятыми епископами: одной-на время какъ бы умереть для міра. лругой — на время какъ бы овладъть всёмъ міромъ: одной-подобно скромной Маріи, отложивши всф попеченія о земномъ, помѣститься у ногъ самого Господа, за тъмъ, чтобы лучше наслушаться словъ Его, прежде, нежели примфиять и передавать ихъ людямъ, другой же-подобно заботливой хозяйкъ Марев, гостепріимно хлопотать около людей, передавая имъ еще невзвишенныя всимъ разумомъ слова Господни. Благую часть избрала первая. что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей. которая уже было-осмфлилась называть ее мертвымо трупомъ, и даже заблудшею и отступившею отъ Господа. Не легко примънить слово Христово къ людямъ, и следовало ей прежде сильно проникнуться имъ самой. За то въ нашей Церкви сохранилось все, что нужно для просыпающагося нынъ общества. Въ ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чёмъ больше вхожу въ нее сердцемъ, умомъ и помышленіемъ, тымь больше изумляюсь чудной возможности примиренія тіхъ противорічій, которыя не въ силахъ примирить теперь Церковь западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежняго несложнаго порядка, еще могла кое-какъ управлять

міромъ и мирить его со Христомъ во время односторонняго и неполнаго развитія человъчества. Теперь же, когда человичество стало достигать развитія полнтіїтаго во встхъ своихъ силахъ, во всёхъ свойствахъ, какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ, она его только отталкиваетъ отъ Христа: чёмъ больше хлопочетъ о примиреніи, тёмъ больше вносить раздоръ, будучи не въ силахъ освътить узкимъ свътомъ своимъ всякій иынъшній предметь со встхъ его сторонъ. Вст сознаются въ томъ, что этимъ самымъ введеніемъ въ себя множества постановленій человіческихъ, сд вланных в такими епископами, которые еще не достигнули святостію жизни своей до полной и многосторонней Христіанской мудрости, она съузила взглядъ свой на жизнь и міръ, и не можетъ обхватить ихъ. Полный и всестороний взглядъ на жизнь остался на ея Восточной половинъ, видимо сбереженной для поздиъйшаго и поливишаго образованія человька. Въ ней просторъ не только душт и сердцу человтка, но и разуму во всёхъ его верховныхъ силахъ. Въ ней дорога и путь, какъ устремить все въ человъкъ въ одинъ согласный гимнъ верховному Существу. Другъ, не смущайся ничвмъ! Если бы седьмерицею кратъ были запутаннъе нынъшнія обстоятельства-все примирить и распутаеть наша Церковь. Уже, какимъ-то нев в домымъ чутьемъ, даже наши свътскіе люди, толкающіеся среди, начинаютъ

слышать, что есть какое-то сокровише, отъ котораго спасеніе, которое среди насъ и котораго пе вилимъ. Блеснетъ сокровище, и на всемъ отсвътится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь еще безсмысленно слово «про-Даже и не задумались надъ тъмъ. свѣшеніе.» откуда пришло это слово, и что оно значитъ Слова этого нътъ пи на какомъ языкъ: оно только у насъ. Просвътить не значитъ научить, или наставить, или образовать, или даже освытить, но всего насквозь высвётлить человёка во всёхъ его силахъ, а не въ одномъ умъ; пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято изъ нашей Церкви, которая уже почти тысячу лътъ его произноситъ, не смотря на всъ мраки и невъжественныя тымы, отвсюду ее окружавшіе, и знаеть, зачёмь произносить. Недаромъ Архіерей, въ торжественномъ служеніи своемъ, подъемля въ объихъ рукахъ и троесвъщпикъ, знаменующій Троицу Бога, и двусвіщникъ, знаменующій Его сходившее на землю Слово въ двойномъ естествъ Его-и Божескомъ, и человъческомъ, всёхъ ими освёщаетъ, произнося: «Свётъ Христовъ освъщаетъ всъхъ!» Недаромъ также въ другомъ мъстъ служенія гремять отрывочно, какъ бы съ неба, вслухъ всемъ слова: «светь просвещенія!» — и ничего къ нимъ не прибавляется больше.

1846.

### XVIII.

# четыре письма къразнымълицамъ по поводу «мертвыхъ душъ».

1.

Вы напрасно негодуете на неумфренный топъ и вкоторыхъ нападеній на «Мертвыя души». Это имбетъ свою хорошую сторопу. Иногда пужно имбть противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянь, и выставить ее такъ ярко наружу, что но неволѣ ее увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ея можно простить всякій

оскорбительный голось, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Полеваго есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мей совита поучиться прежде Русской грамотъ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дълъ, если бы я не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидель потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видь ей никакъ нельзя было являться въ свътъ. Самыя эпиграммы и насмушки надо мною были мив иужны, не смотря на то, что съ перваго разу пришлись очень не по-сердпу. О! какъ намъ нужны безпрестанные щелчки, и этотъ оскорбительный тонъ, и эти фдкія, пронимающія насквозь насмёшки! На днё души нашей столько таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ ежеминутно слёдуетъ колоть, поражать, бить всёми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

Я бы желалъ однако жъ побольше критикъ, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бѣду, кромѣ литераторовъ, не отозвался никто. А между тѣмъ «Мертвыя души» произвели много шума, много ропота; задѣли за живое многихъ и насмѣшкою, и правдою, и каррикатурою; коснулись порядка вещей, который у всѣхъ ежедневно передъ глазами — хоть испол-

пены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ; мъстами даже съ умысломъ помъщено обидное и задъвающее, авось кто пибудь меня выбранить хорошенько, и въ брани, въ гивев выскажетъ мив правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы мив явио доказать, въ виду встхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дійствительно случившихся дёль, и тёмьбы опровергь менялучше всякихъ словъ, или тимъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведеніемъ событія случивтагося лучше доказывается дёло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдёлать и купецъ, и помещикъ, словомъ-всякій грамотій, сидить ли онъ сиднемъ на мість, или рыскаеть, вдоль и поперегь, по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человікь, съ того міста, или ступеньки въ обществъ, на которую поставили его должность, звание и образование, имжетъ случай видьть тотъ же предметь съ такой стороны, съ которой кромв его никто другой не можетъ видъть. По поводу «Мертвыхъ душъ» могла бы написаться всею толпою читателей другая книга, несравненно любопытивниая «Мертвыхъ душъ, » которая могла бы научить не только меня,

но и самихъ читателей, потому что—нечего тапть грѣха — всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дълъ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то «Мертвыя души». И меня же упрекають въ плохомъ знанін Россін! Какъ булто непремфино силою Святаго Духа долженъ узнать я все, что ни делается во всёхъ углахъ ея — безъ наученія паучиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? какими путями могу я научиться? Меня же не научать этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвыть Богу за то, что не исполниль, какъ слівдуетъ, своего дъла; по знаю, что дадутъ за меня отвътъ и другіе. И говорю это недаромъ. Видитъ Бегъ, говорю педаромъ!

1843.

2.

Я предчувствоваль, что всё лирическія отстуиленія въ поэм'є будутъ приняты въ превратномъ смысль. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими предъ глазами читателя, такъ невпопадъ складу и замашкћ всего сочиненія, что ввели въ равное заблужденіе, какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всв мъста, гав ни заикиулся я неопредвленно о писатель, были отнесены на мой счеть; я красивль даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И по-діломъ мнъ! Ни въ какомъ случат не слъдовало выдавать и сочиненія, которое хотя выкроепо было недурно, но сшито кое-какъ, бълыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примърки. Дивлюсь только тому, что мало было сдёлано упрековъ въ отношени къ искуству и творческой наукъ. Этому помъщало какъ гиввиос расположение монхъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Слівдовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношения къ другимъ, гдв писатель измвинлъ самому себъ, не выдержавъ своего собственнаге, уже разъ принятаго тона. Никто не зам'втилъ даже, что последияя половина кинги отработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ-можно было много савлать нападеній несравненно авль-

нъйшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранять, и выбранить за льло. Но рвчь не о томъ. Рвчь о лирическомъ отступленіи. на которое больше всего напали журналисты, видя въ немъ признаки самонадъянности, самохвальства и гордости, досель еще неслыханной ни въ одномъ писателъ. Разумъю то мъсто въ последней главе, когда, изобразивъ выёздъ Чичикова изъ города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится самъ на его місто, и, пораженный скучнымъ однообразіемъ предметовъ, пустынною безпріютностію пространствъ нашихъ и грустною песнію, несущеюся по всему лицу земли Русской, отъ моря до моря, обращается въ лирическомъ воззванін къ самой Россіи, спрашивая у нея самой объясненія непонятнаго чувства, его объявшаго, то есть, зачёмъ и почему ему кажется, что будто все, что ни есть въ ней, отъ предмета одушевленнаго до бездушнаго, вперило на него глаза свои и чего-то ждетъ отъ него. Слова эти были приняты за гордость и доселё неслыханное хвастовство, между тъмъ, какъ они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение истиннаго чувства. Мий и доныий кажется то же. Я до сихъ поръ не могу выносить тахъ заунывныхъ, раздирающихъ звуковъ нашей пѣсни, которая стремится по всёмъ безпредёльнымъ Русскимъ пространствамъ. Звуки эти выются около моего сердца,

и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаеть въ себв того же. Кому при взглядв на эти пустынныя, досель незаселенныя и безпріютныя пространства не чувствуется тоска, кому въ заупывныхъ звукахъ нашей пъсни не слышатся бользиенные упреки ему самому, именно ему самому; тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, какъ следуетъ, или же опъ не-Русскій въдуше. Разберемъ дело, какъ опо есть. Вотъ уже почти полтораста лёть протекло съ тёхъ поръ, какъ Государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвъщенія Европейскаго, далъ въ руки намъ всв средства и орудія для двла, и до сихъ поръ остаются также пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, также безпріютно и непривътливо все вокругъ насъ, точно, какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гду-то остановились безпріютно на профажей дорогф, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, запесенною выогой почтовою станцією, гд видится одинъ ко всему равподушный станціонный смотритель съ черствымъ отв втомъ: «пвтъ лошадей!» Отъ чего это? Кто виноватъ? Мы. Правительство во все время действовало безъ устали. Свидетелемъ тому цълые томы постановленій, узаконеній и учрежденій, множество настроенныхъ домовь, множество изданныхъ книгъ, множество

заведенныхъ заведеній всякаго рода, учебныхъ, челов вколюбивых в, богоугодных в и, словом в, даже такихъ, какихъ нигде въ другихъ государствахъ заводять правительства. Сверху раздаются вопросы; отвъты снизу. Сверху раздавались иногда такіе вопросы, которые свид тельствуютъ о рыцарски - великодушномъ движеніи многихъ Государей, действовавшихъ даже въ ущербъ собственнымъ выгодамъ. А какъ было на это все отвътствовано снизу? Дъло въдь въ примънении. въ умфиьи приложить данную мысль такимъ образомъ, чтобы она принялась и поселилась въ насъ. Указъ, какъ бы онъ обдуманъ и опредълителенъ ни быль, есть не болбе, какъ бланковый листъ, если не будетъ снизу такаго же чистаго желанія приминить его къ дилу тою именно стороною, какой нужно, какой слёдуеть и какую можеть прозрать только тоть, кто просватлень понятіемь о справедливости Божеской, а не человъческой. Безъ того все обратится во зло. Доказательство тому всв наши тонкіе плуты и взяточники, которые умфють обойти всякій указь, для которыхь новый указъ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большею сложностію всякое отправление дёлъ, бросить новое бревно подъ ноги человику. Словомъ-везди, куда не обращусь, вижу, что виновать примфинтель, стало быть, нашъ же братъ: или виноватъ темъ, что поторовился, желая слишкомъ скоро прославиться;

или виновать тъмъ, что слишкомъ сгоряча рванулся, желая, по Русскому обычаю, показать свое самопожертвованіе; не спросясь разума, не разсмотръвъ въ жару самаго дъла, сталъ имъ ворочать какъ знатокъ, и потомъ вдругъ, также по Русскому обычаю, простыль, увидъвши неудачу; или же виновать наконець тімь, что, изъ-за какаго пибудь оскорбленнаго мелкаго честолюбія, все бросиль, и то місто, на которомь было-началъ такъ благородно подвизаться, сдалъ первому плуту. Словомъ-у радкаго изъ насъ доставало столько любви къ добру, чтобы онъ рѣшился пожертвовать изъ-за него и честолюбіемъ, и самолюбіемъ, и всёми мелочами легко-раздражающагося своего эгоизма, и положилъ самому себь въ непремънный законъ служить земль своей, а не себь, помня ежеминутно, что взяль онъ место для счастія другихъ, а не для своего. Напротивъ, въ последнее время, какъ бы еще нарочно старался Русскій человікъ выставить всёмъ на видъ свою щекотливость во всёхъ родахъ и мелочь раздражительнаго самолюбія своего на всёхъ путяхъ. Не знаю, много ли изъ насъ такихъ, которые сделали все, что имъ следовало саблать, и которые могутъ сказать открыто передъ целымъ светомъ, что ихъ не можетъ попрекнуть ни въ чемъ Россія, что не глядить на нихъ укоризненно всякій бездушный предметъ ел пустынныхъ пространствъ, что все ими до-

вольно и ничего отъ нихъ не ждетъ. Знаю только то, что я слышаль себъ упрекъ. Слышу его и теперь. И на моемъ поприщъ писателя, какъ оно ни скромно, можно было кое-что следать на пользу болже прочную. Что изъ того, что въ моемъ сердцъ обитало всегда желаніе добра. и что единственно изъ-за него я взялся за перо? Какъ исполнилъ его? Ну, хоть бы и это мое. сочинение, которое теперь вышло, и которому названіе «Мертвыя души»-произвело ли оно то впечатлъніе, какое должно было произвести, если бы только было написано такъ, какъ следуетъ? Своихъ же собственныхъ мыслей, простыхъ, неголоволомныхъ мыслей, я не съумблъ передать, и самъ же подалъ поводъ къ истолкованию ихъ въ превратную и скоръе вредную, нежели полезную сторону. Кто виновать? Не ужели мий говорить, что меня подталкивали просьбы пріятелей, или нетерпиливыя желанія любителей изящнаго, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Не ужели мнъ говорить, что меня притиспули обстоятельства, и, желая добыть необходимыя для моего прожитія деньги, я долженъ былъ поторопиться безвременнымъ выпускомъ моей книги? Нътъ, кто ръшился исполнить свое дъло честно, того не могутъ поколебать никакія обстоятельства, тотъ протянетъ руку и попроситъ милостыню, если ужъ до того дойдеть дело, тотъ не посмотрить ни на какія временныя нареканія, ни же

пустыя приличія світа. Кто изъ пустыхъ приличій світа портить діло, нужное своей землі. тотъ ел не любитъ. Я почувствовалъ презрънную слабость моего характера, мое подлое малодушіе, безсиліе любви моей, а потому и услышаль болъзненный упрекъ себъ во всемъ, что ни есть въ Россіи. Но высшая сила меня подняла: проступковъ ифтъ неисправимыхъ, и тф же пустынныя пространства, напесшія тоску мив на душу, меня восторгнули великимъ просторомъ своего пространства, широкимъ поприщемъ для делъ. Отъ души было произнесено это обращение къ Россіи: «Въ тебѣ ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться ему!» Оно было сказано не для картины, или похвальбы: я это чувствоваль; я это чувствую и теперь. Въ Россіи, теперь, на всякомъ шагу можно сделаться богатыремъ. Всякое званіе и місто требуеть богатырства. Каждый изъ насъ опозорилъ до того святыню своего званія и міста (всі міста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту. Я слышалъ то великое поприще, которое никому изъ другихъ народовъ теперь невозможно и только одному Русскому возможно, потому что перелъ нимъ только такой просторъ и только его душ'в знакомо богатырство - вотъ отъ чего у меня исторгнулось то восклицаніе, которое приняли за мое хвастовство и мою самонад винность!

Охота же тебь, будучи такимъ знатокомъ и въдателемъ человъка, задавать мит тъ же пустые запросы, которые ум'бють задать и другіе. Половина ихъ относится къ тому, что еще вперели. Ну, что толку въ подобномъ любопытствъ? Олинъ только запросъ уменъ и достоинъ тебя, и я бы желаль, чтобы его мић сделали и другіе, хотя не знаю, съумълъ ли бы на него отвъчать умно. Именно запросъ: отъ чего герои моихъ последнихъ произведеній, и въ особенности «Мертвыхъ душъ,» будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дёйствительных в людей, будучи сами по себъ свойства совсъмъ непривлекательнаго, неизвъстно почему, близки душь, точно, какъ бы въ сочинении ихъ участвовало какое нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мив было бы неловко отвъчать на это даже и тебъ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послъднія сочиненія — исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого какъ писателя. Обо мив много толковали, разбирая кое-какія мон стороны, но главнаго существа моего не опредфлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Опъ мн в говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ ношлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее, и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей. Оно въ послѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило съ большою силою въ «Мертвыхъ душахъ.» Мертвыя души не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы опъ раскрыли какія нибудь раны общества, или внутреннія бользни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мон вовсе не злодън; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всеми. Но пошлость всего вмъстъ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ следуютъ у меня герои одинъ ношлее другаго, что пъть ни одного утъшительного явленія, что негай даже и пріотдохнуть, или перевести духъ бъдному читателю, и что по прочтении всей кивги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какаго-то душнаго погреба на Божій світь. Мий бы скорже простили, если бы я выставилъ картинныхъ

изверговъ, но пошлости не простили мпѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! Испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что противоположно ничтожному. И такъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство, но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

Во мив не было какаго нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся видиве всёхъ моихъ прочихъ пороковъ, все равно, какъ не было также никакой картинной добродётели, которая могла бы придать мив какую нибудь картинную наружность; но за то, вмёсто того, во мив заключилось собраніе всёхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и притомъ въ такомъ множестве, въ какомъ я еще не встречалъ доселё ни въ одномъ человёке. Богъ далъ мив многосторонюю природу. Онъ поселилъ мив также въ душу, уже отъ рожденія моего, нёсколько хорошихъ свойствъ, но лучшее изъ нихъ, за которое не умёю какъ возблагодарить Его, было экселаніе быть лучшимъ. Я не любилъ никогда

монхъ дурныхъ качествъ, и если бы небесная любовь Божія не распорядила такъ, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, нам'есто того, чтобы открыться вдругъ и разомъ передъ моими глазами, въ то время, какъ я не имълъ еще пикакаго понятія о всей неизм фримости Его безконечнаго милосердія, я бы повъсился. По мере того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мив желаніе избавляться отъ шихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ. Какаго рода было это событіе, знать тебъ не слъдуетъ; если бы я видълъ въ этомъ пользу для кого нибудь, я бы это уже объявилъ. Съ этихъ поръ я сталъ надълять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, мосю собственною дрянью. Вотъ какъ это делалось: взявши дурное свойство мое, и преслидоваль его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себ в изобразить его въ вид в смертельнаго врага, панесшаго мив самое чувствительное оскорбленіе, преследоваль его злобою, насменькою и всемь, чемъ ни понало. Если бы кто видель те чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего въ началъ для меня самого, онъ бы точно содрогнулся. Довольно сказать тебф только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ «Мертвыхъ душъ» въ томъ видѣ, какъ онѣ

были прежде, то Пушкинъ, который всегла см вялся при моемъ чтеніи (онъ же быль охотникъ до смъха), началъ понемногу становиться все сумрачиве, сумрачиве, а наконецъ слвлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось. онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже какъ грустна наша Россія!» Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замътилъ. что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Туть-то я увидёль, что значить дёло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человъка видъ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие свита. Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатавніе, которое могли произвести «Мертвыя души». Я увидель, что многія изъ гадостей не стоятъ злобы; лучше показать всю ничтожность ихъ, которая должна быть навъки ихъ уделомъ. Притомъ мне хотелось попробовать, что скажетъ вообще Русскій человѣкъ, если его попотчуешь его же собственною пошлостію. Въ следствіе уже давно принятаго плана «Мертвыхъ душъ,» для нервой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди однако жъ ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тахъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумбется только въ разжалованномъ

видь изъ генераловъ въ солдаты; тутъ, кромв моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои. Я тебъ это покажу послф, когда будетъ тебф пужно; до времени это моя тайна. Мий потребно было отобрать отъ всвхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что они захватили нечалино, и возвратить законнымъ ихъ владъльцамъ. Не спрашивай, зачёмъ первая часть должиа быть вся пошлость, и зачёмъ въ ней всё лица до единаго должны быть пошлы: на это дадуть тебь отвыть другіе томы. Вотъ в все! Первая часть, не смотря на всв свои несовершенства, главное двло сдвлала. Она поселила во всъхъ отвращение отъ моихъ героевъ и отъ ихъ ничтожности; она разнесла и вкоторую ми в нужную тоску и собственное наше неудовольствіе на самихъ насъ. Покам'єсть для меня этого довольно; за другимъ я и не гонюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительнье, если бы я, не торопясь выдачею въ свътъ, обработалъ книгу получше. Герои мои еще не отдёлились вполнё отъ меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселилъ я ихъ твердо на той земль, на которой имъ быть долженствовало, и не вошли они въ кругъ нашихъ обычаевъ, обставясь всеми обстоятельствами действительно Русской жизни. Еще вся книга не болбе, какъ недоносокъ; но духъ ел разцесся уже отъ нел незримо, и самое

ея раннее появленіе, можеть быть, полезно миж тъмъ, что подвигнетъ моихъ читателей указать всв промахи относительно общественныхъ и частныхъ порядковъ внутри Россіи. Вотъ если бы ты, вмёсто того, чтобы предлагать мив пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведуть, кромь удовлетворенія какаго-то празднаго любопытства), собраль всё дёльныя замёчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебъ, жизнію опытною и дёльною, да присоедициль бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околодкъ вашемъ и во всей губериін, въ подтвержденіе, или въ опроверженіе всякаго дела въ моей книге, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу; тогда бы ты сдёлаль доброе дёло, и я бы сказаль тебф мое крипкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освѣжилась моя голова, и какъ бы успфинфе пошло мое дфло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ; моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая ни къ чему невелущая торопливость, кеторою, какъ я замъчаю, уже и ты начинаеть заражаться?

Смотри, какъ въ природъ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законъ, и какъ все разумно исходитъ одно изъ другаго! Одни мы, Богъ въсть изъчего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкв. Ну, взвесиль ли ты хорошенько слова свои: «второй томъ нуженъ теперь необходимо»? Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее неудовольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ? Да развъ ужъ я совстмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мив нужно; въ неудовольстви человекъ хоть что нибудь мив выскажеть. И откуда вывель ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залъзъ ты развъ въ мою голову? Почувствовалъ существо втораго тома? По-твоему онъ нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображение попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жъ изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ въ головѣ, или тотъ, кто даже и не знастъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человъкъ лежитъ на боку, къ дълу настоящему лънивъ, а другаго торопитъ, точно, какъ будто непремънно другой долженъ изо встхъ силъ тянуть отъ радости, что его пріятель лежить на боку. Чуть зам'ятять, что хотя одинъ человъкъ занялся серьёзно какимъ

нибудь деломъ, ужъ его торопять со всёхъ сторонъ, и потомъ его же выбранятъ, если следаетъ глупо, скажутъ: зачемъ поторопился? Но оканчиваю тебъ поучение. На твой умный вопросъ я отвъчаль, и даже сказаль тебь то, чего досель не говорилъ еще никому. Не думай однако же послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ быль такой же уродъ, каковы мои герои. Натъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгараю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку какъ мои герои; я не люблю тъхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними, и буду воевать, и изгоню ихъ, и мий въ этомъ поможетъ Богъ. и это вздоръ, что выпустили глупые свътскіе умники, будто челов ку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя изминить въ себь: только въ глупой свътской башкъ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тымь, что передаль ихъ своимъ героямъ, ихъ осмвялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмвиться. Я оторвался уже отъ многаго темъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою вывзжаеть козыремь всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостію, которая всемъ видна. И, когда поверяю себя на исповеди цередъ Темъ. Кто повелель мит быть въ мірт

и освобождаться отъ моихъ недостатковъ, вижу много въ себъ пороковъ; но они уже не тъ. которые были въ прошломъ году. Святая сила помогла мит отъ техъ оторваться. А тебе совътую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нъсколько минутъ и, отъ всего отдълясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провфрить на дъль истину словъ монхъ. Въ этомъ же моемъ отвътъ найдешь отвътъ и на другіе запросы, если попристальные вглядишься. Тебы объяснится также и то, почему не выставляль я до сихъ поръ читателю явленій утьшительныхъ, и не избиралъ въ мои герои добродътельныхъ людей. Ихъ въ головъ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько нибудь, на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоюещь силою въ душу нёсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ — я также не выдумываль; кошемары эти давили мою собственную душу: что было въ душт, то изъ нея и вышло.

1843.

4.

Затемъ сожженъ второй томъ « Мертвыхъ душъ, » что такъ было нужно. «Не оживетъ, аще не ум-

ретъ, » говоритъ Апостолъ. Нужно прежде умереть для того, чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятильтній трудъ, производимый съ такими бользненными напряженіями, гдв всякая строка досталась потрясеніемъ, гдф было много такаго. что составляло мои лучшія помышленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя передъ собою смерть, мий очень хотилось оставить посли себя хоть что нибудь, обо мий лучше напоминающее. Благодарю Бога, что далъ мив силу это сдвлать. Какъ только пламя унесло последние листы моей книги, ея содержание вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свътломъ видъ, подобно фениксу изъ костра, и я вдругъ увидёлъ, въ какомъ еще безпорядкѣ было то, что я считалъ уже порядочнымъ и стройнымъ. Появление втораго тома въ томъ видъ, въ какомъ онъ былъ, произвело бы скорбе вредъ, нежели пользу. Нужно принимать въ соображение не наслаждение какихъ нибудь любителей искуствъ и литературы, но всъхъ читателей, для которыхъ писались «Мертвыя души». Вывести нѣсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, ни къ чему не поведетъ. Оно возбудитъ только одну пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мфру Русскими доблестями, и думають вовсе не о

томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себъ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европъ : «смотрите, Нъмцы: мы лучше васъ!» Это хвастовство-губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хваступу. Наилучшее дело можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь. А у насъ, еще не сдълавши дъла, имъ хвастаются! Хвастаются будущимъ! Нътъ, по мнъ, уже лучше временное уныніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадъянность въ себъ. Въ первомъ случат человькъ по крайней мъръ увидитъ свою презрѣнность, подлое ничтожество свое, и вспомиитъ невольно о Богф, возносящемъ и выводящемъ все изъ глубины ничтожества; въ последнемъ же случав онъ убъжить отъ самого себя прямо въ руки къ чорту, отцу самонад вянности, дымнымъ надменіемъ своихъ доблестей надмевающему человъка. Нътъ, бываетъ время, когда нельзя вначе устремить общество, или даже все покольніе къ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бываетъ время, что даже вовсе не следуетъ говорить о высокомъ и прекрасномъ, не показавши тутъ же, ясно какъ день, путей и дорогъ къ нему для всякаго. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во второмъ томъ «Мертвыхъ душъ, » а оно должно было быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ. Не судите обо мив и не выводите

своихъ заключеній: вы ошибетесь полобно темъ изъ моихъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеалъ писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писатель, начали-было отъ меня требовать, чтобы я отвъчалъ ими же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не за тъмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человъкъ, не только одинъ я. Дъло мое — душа и прочное дъло жизни. А потому и образъ дъйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мив незачемъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, върно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему. Опасенія же ваши на счетъ хилаго моего здоровья, которое, можетъ быть, не позволить мит написать втораго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бываетъ мнѣ такъ тяжело, что безъ Бога и не перенесъ бы. Къ изнуренію силъ прибавилась еще и зябкость въ такой мфрф, что не знаю, какъ и чемъ согреться: нужно делать движеніе, а дёлать движеніе — нётъ силъ. Едва часъ въ день выберется для труда, и тотъ не всегда свъжій. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тотъ, Кто горемъ, недугами и препятствіями ускориль развитіе силь и мыслей моихъ, безь которыхь я бы и не замыслиль своего труда, Кто выработаль большую половину его въ головё моей, Тоть дасть силу совершить и остальную—положить на бумагу. Дряхліютівломь, но не духомь. Въ духі, напротивь, все кріпнеть и становится тверже; будеть кріпость и въ тілі. Вірю, что, если придеть урочное время, въ нісколько неділь совершится то, надъ чімь провель иять болізненныхъ літь.

1846.

XIX.

XX.

XXI.

## XXII.

## РУССКІЙ ПОМЪЩИКЪ.

Письмо къ Б. И. Б.....му.

Главное то, что ты уже пріёхалъ въ деревню и положилъ себё непремённо быть помёщикомъ; прочее все придетъ само собою. Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавшія помёщика съ крестьянами, исчезнули навёки. Чтобы навсегда или навёки онё исчезнули — плюнь ты на такія слова: сказать ихъ можетъ только тотъ, кто далёе своего носа ничего не видитъ. Русскаго ли человёка, который такъ умёетъ быть благодарнымъ за всякое добро, какому его

ни надоумишь, Русскаго ли человъка трудно привязать къ себъ ? Такъ можно привязать, что послѣ будешь думать только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя. Если только исполнишь въ точности все то, что теперь тебф скажу, то къ концу же года увидишь, что я правъ. Возьмись за дело помещика, какъ следуетъ за него взяться въ настоящемъ и законномъ смыслѣ. Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что такое ты, и что такое они. Что помъщикъ ты надъ ними не потому, чтобы тебф хотфлось повелфвать и быть помфщикомъ, но потому, что. ты уже есть помъщикъ, что ты родился помъщикомъ, что взыщетъ съ тебя Богъ, если бъ ты промънялъ это званіе на другое, потому что всякій долженъ служить Богу на своемъ місті, а не на чужомъ, равно какъ и они также, родясь подъ властію, должны покоряться той самой власти, подъ которою родились, потому что и втъ власти, которая бы не была отъ Бога. И покажи это имъ тутъ же въ Евангелій, чтобы они всв это видели до единаго. Потомъ скажи имъ, что заставляеть ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебв деньги на твои удовольствія, и сдівлай такъ, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелено человеку трудомъ и потомъ спискивать себъ хатот, и прочти имъ тутъ же

это въ Св. Писаніи, чтобы они это вильли. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщетъ Богъ за последняго негодяя въ селе, и что по этому самому ты еще болье будешь смотрыть за темъ, чтобы они работали честно не только тебъ, но и себъ самимъ; ибо знаешь, да и они знають, что, заленившись, мужикъ на все способенъ, сдълается и воръ, и пьяница, погубитъ свою душу, да и тебя поставить въ отвъть перелъ Богомъ. И все, что имъ ни скажешь, подкрыпи туть же словами Св. Писанія; покажи имъ пальцемъ и самыя буквы, которыми это написано; заставь каждаго передъ тъмъ перекреститься, ударить поклонъ и поцёловать самую книгу, въ которой это написано. Словомъ чтобы они видъли ясно, что ты во всемъ, что до нихъ клонится, сообразуешься съ волею Божіею, а не съ своими какими нибудь Европейскими, или иными затъями. Мужикъ это пойметъ: ему не нужно много словъ. Объяви имъ всю правду: что душа человъка дороже всего на свыть, и что прежде всего ты будешь глядыть за тѣмъ, чтобы не погубилъ изъ нихъ кто нибудь своей души и не предаль бы ее на въчную муку. Во всёхъ упрекахъ и выговорахъ, которые станешь дёлать уличенному въ воровстве, лености, или пьянствъ, ставь его передъ лицомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ, покажи ему, чемъ онъ грешитъ противъ Бога, а не противъ тебя.

И не упрекай его одного, но призови его бабу. его семью, собери состдей. Попрекии бабу, зачемъ не отваживала отъ зла своего мужа и не грозила ему страхомъ Божіимъ; попрекни соскдей, зачёмъ допустили, что ихъ же братъ, среди ихъ же, зажилъ собакою и губитъ ни про что свою душу; докажи имъ, что дадутъ за то всѣ отвѣтъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всѣхъ легла отвътственность, и чтобы все, что ни окружаетъ человъка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться. Собери силу вліянія, а съ нею и отв'єтственность на головы примфриыхъ хозяевъ и лучшихъ мужиковъ. Растолкуй имъ ясно, что они не затъмъ, чтобы только самимъ хорошо жить, но чтобы и другихъ учить хорошому житію; что пьяница не можетъ учить пьяницу, и что это ихъ долгъ. Негодяямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уважение, какъ бы старостъ, прикащику, попу, или даже самому тебф. Чтобы, когда еще они завидятъ издали примърнаго мужика и хозяина, летъли бы шапки съ головы у встхъ мужиковъ, и все бы ему давало дорогу, а который посмѣлъ бы оказать ему какое нибудь неуважение, или не послушаться умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: «Ахъ, ты, невымытое рыло! Самъ весь зажилъ въ сажъ, такъ, что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ

ноги и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ — собакой пропадешь.» А примфрныхъ мужиковъ, призвавши къ себъ и, если они старики, посадивши ихъ предъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что повелёлъ намъ Богъ. Такъ поступи только въ теченіи одного года, и увидишь самъ, какъ все пойдетъ на ладъ; даже и хозяйство отъ этого сдълается лучше. О главномъ только позаботься, прочес все приползетъ само собою. Христосъ недаромъ сказадъ: «сія вся вамъ приложатся.» Въ крестьянскомъ быту эта истина еще виднъе, нежели въ нашемъ: у нихъ богатый хозяинъ и хорошій человъкъ — синонимы. И въ которую деревню заглянула только Христіанская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро.

Но воть однако же тебь совыть и вы хозяйствь. Только раскуси его хорошенько, и не будешь вы наклады. Два человыка уже благодарять меня; одинь изы нихы тебы знакомый К\*\*. Собственно о томы, какими отраслями хозяйства слыдуеть заниматься, и какы заниматься — я тебы не скажу: это знаешь ты лучше меня; притомы и деревня твоя мны не извыстна такы, какы моя собственная ладоны; а относительно всякихы нововведеній ты умень и смекнуль самы, что не только слыдуеть придерживаться всего

стараго, но всмотрѣться въ него пасквозь, чтобы изъ него же извлечь для него улучшение. Но я теб' дамъ совътъ на счетъ соприкосновенія пом'єщика съ крестьяниномъ въ хозяйственныхъ делахъ и работахъ, что покаместъ нужнъе всего прочаго. Припомни отношенія прежнихъ помъщиковъ-хозяевъ къ ихъ мужикамъ: будь патріархомъ, самъ начинателемъ всего и передовымъ во всёхъ дёлахъ. Заведи, чтобы при началѣ всякаго общаго дѣла, какъ-то: поства, покосовъ и уборки хлтба, былъ пиръ на всю деревню; чтобы въ эти дни былъ общій столъ для всъхъ мужиковъ на твоемъ дворъ, какъ бы въ день самаго Свътлаго Воскресенія, и объдаль бы ты самъ вмёсть съ ними, и вмёств съ ними вышелъ бы на работу, и въ работв быль бы передовымь, подстрекая всёхь работать молодцами, похваливая туть же удальца и укоряя туть же ленивца. Когда же наступить осень и кончатся полевыя работы, воспраздвуй такимъ же образомъ, и еще большимъ пиршествомъ, окончание работъ, въ сопровождении торжественнаго и благодарственнаго молебна. Мужика не бей: събздить его въ рожу еще не большое искуство; это съумветъ сдвлать и становой, и засъдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ и только-что почешетъ слегка у себя въ затылкъ. Но умъй пронять его хорошенько словомъ; ты же на мъткія слова

мастеръ. Ругни его при всемъ народъ, но такъ, чтобы туть же осмёлль его весь народь; это будетъ для него въ нѣсколько разъ полезнѣе всякихъ подзатыльниковъ и зуботычекъ. Держи у себя въ запаст вст синомимы «молодца» для того, кого нужно подстрекнуть, и всф синонимы «бабы» для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревия, что лінтяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже. словомъ — назови всемъ, чемъ только не хочетъ быть Русскій человькъ. Въ комнать не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянскихъ работахъ, и, гдф ни появляйся, появляйся такъ, чтобы отъ твоего прихода глядело все живъе и веселъе, изворачиваясь молодцомъ и щеголемъ въ работъ. Подай и отъ себя силы словами: «прихватимъ-ка разомъ, ребята, всъ вмѣстѣ!» Возьми самъ въ руки топоръ, или косу: это будетъ тебф въ добро и полезние для твоего здоровья всякихъ Маріенбадовъ, медицинскихъ моціоновъ и вялыхъ прогулокъ.

Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотѣ за тѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издаютъ для народа Европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ пикакая книжонка не полѣзетъ въ голову — и пришедши

домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ. Ты и самъ будешь дёлать тоже, когда станешь почаще выходить на работы. Деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истиню нужнаго для мужика, нежели всв эти книжонки. Если въ комъ истинио уже зародится охота къ грамотв, и притомъ вовсе не за темъ, чтобы сафлаться плутомъ-конторщикомъ, по за тъмъ, чтобы прочесть тъ кинги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ человіку-тогда другое дело. Воспитай его какъ сына, и на него одного употреби все, что употребилъ бы ты на всю школу. Народъ нашъ не глупъ, что бъжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знаетъ, что тамъ притонъ всей человъческой путаницы, крючкотворства и каверзничествъ. Понастоящему, ему не следуетъ и знать, есть ли какія инбудь другія кинги, кромі священныхъ.

Но довольно. Поработай усердно только годъ, а тамъ дѣло уже само собою пойдетъ работаться такъ, что не нужно будетъ тебѣ и рукъ прилагать. Разбогатьешь ты какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ. Ты имъ докажешь дѣломъ, а не словами, что они врутъ, и что если только помѣщикъ взглянулъ глазомъ Христіанина на свою обязанность, то не только онъ можетъ укрѣнить старыя связи, о которыхъ толкуютъ,

будто онѣ исчезнули навѣки, но связать ихъ новыми, еще сильнѣйшими связями — связями во Христѣ, которыхъ уже ничто не можетъ быть сильнѣе. И ты, не служа доселѣ ревностно ни на какомъ поприщѣ, сослужишь такую службу Государю, въ званіи помѣщика, какой не сослужитъ иной великочиновный человѣкъ. Что ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые всѣ какъ одинъ, и могутъ быть примѣромъ всѣмъ окружающимъ своею истинно примѣрною жизнію— это дѣло не бездѣльное, и служба истинно законная и великая.

1846.

## XXIII.

## историческій живописецъ ивановъ.

Письмо къ М. Ю. В......

Питу къ вамъ объ Ивановъ. Что за непостижимая судьба этого человъка! Уже дъло его стало наконецъ всъмъ объясняться; всъ увърились, что картина, которую онъ работаетъ — явленіе небывалое; приняли участіе въ художникъ, хлоночутъ со всъхъ сторонъ о томъ, чтобы даны были ему средства кончить ее — а до сихъ поръ ни слуху, ни духу изъ Петербурга. Ивановъ не только не ищетъ житейскихъ выгодъ, но даже просто ничего не ищетъ, потому что уже давно

умеръ для всего въ мірѣ, кромѣ своей работы. Онъ молить о томъ содержаніи, которое дается только начинающему работать ученику, а не о томъ, которое слѣдуетъ ему какъ мастеру, сидящему надъ такимъ колоссальнымъ дѣломъ, какого не затѣвалъ доселѣ никто. И этого содержанія, о которомъ всѣ стараются и хлопочутъ, не можетъ онъ допроситься, не смотря на хлопоты всѣхъ. Воля ваша—я вижу во всемъ этомъ волю Провидѣнія, уже такъ опредѣлившую, чтобы Ивановъ вытерпѣлъ, выстрадалъ и вынесъ все: другому ничему не могу приписать.

Досель раздавался ему упрекъ въ медленности. Говорили всь: какъ, восемь льть сидъть надъ картиною, и до сихъ поръ картинъ нътъ конца? Но теперь этотъ упрекъ затихнулъ, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даромъ: что однихъ этюдовъ, приготовленныхъ имъ для картины, наберется на цёлый залъ и можетъ составить отдёльную выставку; что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картинъ Брюлова и Бруни), требовала слишкомъ много времени для работы, особенно при тъхъ малыхъ денежныхъ средствахъ, которыя не давали ему возможности имъть нъсколько моделей вдругъ, и притомъ такихъ, какихъ бы онъ хотелъ. Словомъ — теперь всъ чувствуютъ нелъпость упрека въ медленности и лъни такому художнику, который какъ труженикъ сиделъ всю жизнь свою надъ работою и позабылъ даже, существуетъ ли на свътъ какое нибудь наслаждение, кромъ работы. Еще болбе будетъ стыдио тбмъ, которые упрекали его въ медленности, когда узнаютъ и другую сокровенную причину медленности. Съ производствомъ этой картины связалось собственное, душевиое двло художника-явление слишкомъ ръдкое въ міръ, явленіе, въ которомъ вовсе не участвуетъ произволъ человѣка, но воля Того, Кто выше человька. Такъ уже было опредълено, чтобы падъ этою картиною совершилось воспитание собственно художника, какъ въ рукотворномъ дёлё искуства, такъ и въ мысляхъ, направляющихъ искуство къ законному и высшему назначению. Предметъ картины, какъ вы уже знаете, слишкомъ значителенъ. Изъ Евангельскихъ мість взято самое трудивійшее для исполненія, досель еще небраное никъмъ изъ художниковъ, даже прежнихъ богомольно-художественныхъ въковъ, а именио: первое появлепіе Христа народу. Картина изображаетъ пустыню на берегу Іордана. Всёхъ видце Іоаннъ Креститель, проповъдующій и крестящій во имя Того. Котораго еще никто не видалъ изъ народа. Его обступаетъ толпа нагихъ и раздевающихся, од ввающихся и од тыхъ, выходящихъ изъ водъ и готовыхъ погрузиться въ воды; въ толпѣ этой стоять и будущіе ученики самого Спасителя.

Все, отправляя свои различныя тёлесныя движенія, устремляется внутреннимъ ухомъ къ рѣчамъ Пророка, какъ бы схватывая изъ устъ его каждое слово, и выражая на различныя чувства: на однихъ уже полная въра; на другихъ еще сомивние; третьи уже колеблются; четвертые попурили головы въ сокрушеніи и покаяніи; есть и такіе, на которыхъ видна еще кора и безчувственность сердечная. Въ это самое время, когда все движется такими различными движеніями, показывается вдали Тотъ самый, во имя Котораго уже совершилось крещеніе — и здёсь настоящая минута картины. Предтеча взять именно въ тотъ мигъ, когда, указавши на Спасителя перстомъ, произноситъ: «Се Агнецъ, вземляй гръхи міра!» И вся толпа, не оставляя выраженія лиць своихь, устремляется или глазомъ, или мыслію къ Тому, на Котораго указалъ Пророкъ. Сверхъ прежнихъ, неуспъвшихъ сбъжать съ лицъ, впечатленій, пробегають по всемъ лицамъ новыя впечатленія. Чуднымъ свътомъ освътились лица передовыхъ избранныхъ, тогда, какъ другіе стараются еще войти въ смыслъ непонятныхъ словъ, недоумвая, какъ можетъ одинъ взять на себя гръхи всего міра, а третьи сомнительно колеблются головою, говоря: «Отъ Назарета Пророкъ не приходитъ». А Онъ, въ небесномъ спокойствін и чудномъ отдаленін, тихою и твердою стопою уже приближается кълюдямъ.

Не легко изобразить на лицахъ весь этотъ ходъ обращенія человька ко Христу! Есть люди, которые увърены, что великому художнику все доступно. Земля, море, человъкъ и моленіе Богу, словомъ — все можетъ достаться ему легко: будь только онъ талантливый художникъ, да поучись въ академіи. Художникъ можетъ изобразить только то, что онъ почувствоваль, и о чемъ въ головъ его составилась уже полная идея; иначе картина будетъ мертвая, академическая картина. Ивановъ сдёлалъ все, что другой художникъ почелъ бы достаточнымъ для окончанія картины. Вся матеріальная часть, все, что относится до умнаго и строгаго размѣщенія группы въ картинъ, исполнено въ совершенствъ. Самыя лица получили свое типическое, согласно Евангелію, сходство, и съ темъ вместе сходство Еврейское. Вдругъ слышишь по лицамъ, въ какой земль происходить дыло. Ивановъ повсюду **Вздилъ** нарочно изучать для того Еврейскія лица. Все, что ни касается до гармоническаго размѣщенія цв товъ, одежды челов тка, и до обдуманной ея наброски на тило, изучено въ такой степени, что всякая складка привлекаетъ вниманіе знатока. Наконецъ вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно немного смотритъ историческій живописецъ, видъ всей живописной пустыви, окружающей группу, исполненъ такъ, что изумляются сами лапдшафтные живописцы,

живущіе въ Римъ. Ивановъ для этого просиживаль по ифсколькимъ мфсяцамъ въ нездоровыхъ Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мъстахъ Италіи, перенесь въ свои этюды всё дикія захолустья, находящіяся вокругъ Рима, изучиль всякій камешекъ и древесный листикъ, словомъсаблалъ все, что могъ саблать, все изобразилъ. чему только нашелъ образецъ. Но какъ изобразить то, чему еще не нашелъ художникъ образца? Гдъ могъ найти онъ образецъ для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины? Представить въ лицахъ весь ходъ человъческаго обращенія ко Христу? Откуда могъ онъ взять его? Изъ головы? Созлать воображеніемъ? Постигнуть мыслію? Нътъ, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображение. Ивановъ напрягалъ воображение. елико могъ, старался на лицахъ всъхъ людей, съ какими ни встръчался, ловить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ слъдить за молитвою человъка — и видълъ, что все безсильно и недостаточно и не утверждаетъ въ его душ' полной идеи о томъ, что нужно. И это было предметомъ сильныхъ страданій его душевныхъ и виною того, что картина такъ долго затянулась. Нътъ, пока въ самомъ художникъ не произошло истиннаго обращенія ко Христу, не изобразить ему того на полотнъ. Ивановъ молилъ Бога о ниспосланіи ему такаго полнаго

обращенія, лилъ слезы въ тишинѣ, прося у Него же силъ исполнить Имъ же внушенную мысль; а въ это время упрекали его въ медленности и торонили его! Ивановъ просилъ у Бога, чтобы огнемъ благодати испепелилъ въ немъ ту холодную черствость, которою теперь страждуть многіе наилучшіе и паидобрфійшіе люди, и вдохновилъ бы его такъ изобразить это обращение, чтобы умилился ц не-Христіанинъ, взглянувши на его картину; а его въ это время укоряли даже знавшіе его люди, даже пріятели, думая, что онъ просто ленится, и помышляли серьёзно о томъ, нельзя ли голодомъ и отнятіемъ всёхъ средствъ заставить его кончить картину. Сострадательивнине изъ нихъ говорили: «самъ же виновать; пусть бы большая картина шла своимъ чередомъ, а въ промежуткахъ могъ бы онъ работать малыя картины, брать за нихъ деньги и не терпъть нужды» - говорили, не въдая того, что художнику, которому трудъ его, по волѣ Бога, обратился въ его душевное дёло, уже невозможно заняться никакимъ другимъ трудомъ, и ивтъ у него промежутковъ; не устремится и мысль его ни къ чему другому, какъ опъ ее ни принуждай и ни насилуй. Такъ върная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбить уже никого другаго, никому не продастъ за деньги своихъ ласкъ, хотя бы этимъ средствомъ и могла спасти отъ бъдности и себя и мужа. Вотъ

каковы были обстоятельства душевныя Иванова! Вы скажете: «да зачумъ же онъ не изложилъ всего этого на бумагъ, зачъмъ не описалъ ясно своего действительного положенія? тогда бы ему варугъ были высланы деньги». Ла, какъ бы не такъ! Попробуй кто нибудь изъ насъ, еще не доказавшій силь, еще не умфющій самому себф высказать себя, объясняться съ людьми, стоящими на другихъ поприщахъ, которые не могутъ весьма естественно даже постигнуть, что можетъ существовать въ искуствъ его высшая степень, свыше той, на которой оно стоить въ нын инемъ молномъ въкъ! Не уже ли ему сказать: «я произвелу одно такое дело, которое васъ потомъ изумитъ, но котораго вамъ не могу теперь расказать, потому что многое покуда и мив самому еще не совстмъ понятно, а вы, во все то время, какъ я буду сидьть надъ работою, ждите терпъливо и давайте мив деньги на содержание». Тогда, пожалуй, явится много такихъ охотниковъ, которые заговорятъ такимъ же образомъ — да имъ развѣ безумецъ дастъ деньги. Положимъ даже, что Ивановъ могъ бы въ это неясное время выразиться ясно и сказать такъ: «Миъ внушена къмъ-то свыше преслідующая меня мысль — изобразить кистью обращение человъка ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сдёлать, не обратившись истинно самъ. А потому ждите, покуда во мнъ самомъ не произойдетъ это обращение, и давайте

до того времени мив деньги на мое содержание н на мою работу». Да ему тогда въ одинъ голосъ закричатъ всѣ: «Что ты, братъ, за нескладицу городишь: за дураковъ, что ли, насъ приняль? Что за связь у души съ картиною? Душа сама по себъ, а картина сама по себъ». Вотъ, что скажутъ всѣ Иванову, и каждый почти правъ. Не будь этихъ же самыхъ тяжелыхъ его обстоятельствъ и внутреннихъ терзаній душевныхъ, которыя силою заставили его обратиться жарче другихъ къ Богу, и дали ему способность къ Нему прибагать и жить въ Немъ такъ, какъ не живетъ въ Немъ нынфиній свътскій художникъ, и выплакать слезами тѣ чувства, которыхъ онъ силился добыть прежде одними размышленіями — не изобразить бы ему никогда того, что начинаетъ онъ уже изображать теперь на полотив. И опъ двиствительно бы обманулъ и себя и другихъ, не смотря на все желаніе не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться съ людьми во время переходнаго состоянія душевнаго, когда, по волѣ Бога, начнется переработка въ собственной природѣ человѣка. Я это знаю и отчасти даже испыталъ самъ. Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душою и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Въ продолженіе болѣе шести лѣтъ я ничего не могъ работать для свѣта. Вся работа произво-

дилась во мив и собственно для меня. А существоваль я дотоль, не позабульте, елинственно доходами съ моихъ сочиненій. Всф почти знали. что я нуждался; но были увърены, что это происходить отъ собственнаго моего упрямства: что мив стоить только присветь да написать небольшую вещь, чтобы получить большія деньги: а я не въ силахъ былъ произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совъта одного ' неразумнаго человъка, вздумалъ-было заставить себя насильно написать кое-какія статейки для журнала, это было мив въ такой степени трудно, что ныла моя голова, больли всь чувства, я мараль и раздираль страницы, и послъ двухътрехъ мёсяцевъ такой пытки такъ разстроилъ здеровье, которое и безъ того было плохо, что слегъ въ постель, а присоединившіеся къ тому недуги нервические и наконецъ недуги отъ неумънья никому въ свътъ изъяснить состояние своего положенія до того меня изнурили, что былъ я уже на краю гроба. И два раза случилось почти тоже. Одинъ разъ, въ прибавление ко всему этому, л очутился въ городъ, гдъ не было почти ни души ми в близкой, безъ всяких в средствъ, рискуя умереть, не только отъ бользии и страданій душевныхъ, но даже отъ голода. Это было уже давно тому. Но я былъ спасенъ. Вотъ каковы бываютъ положенія! Въ прибавленіе скажу вамъ, что въ это же самое время я долженъ былъ слышать обви-

ценія въ эгоизмѣ: многіе не могли мнѣ простить моего неучастія въ разныхъ дёлахъ, которыя они заттвали, по ихъ митию, для блага общаго. Слова мои, что я не могу писать и не долженъ работать ни для какихъ журналовъ и альманаховъ, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вель въ чужихъ краяхъ, приписана была сибаритскому желанію наслаждаться красотами Италіи. Я не могъ даже изъяснить никому изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей, что, кромѣ нездоровья, мив нужно было временное отдаленіе отъ нихъ самихъ, за тъмъ именно, чтобы не попасть въ фальшивыя отношенія съ ними и не нанести имъ же непріятностей-я даже этого не могъ объяснить! Я слышалъ самъ, что мое душевное состояние до того сделалось странио, что ни одному человіку въ мірів не могъ бы я расказать его понятно. Силясь открыть хотя одпу часть себя, я видёль туть же передъ моими глазами, какъ моими же словами туманилъ и кружилъ голову слушавшему меня человъку, п горько раскаевался за одно даже желаніе быть откровеннымъ. Клянусь: бываютъ такъ трудны положенія, что ихъ можно уподобить только положению того человіка, который находится въ летаргическомъ снѣ; который видитъ самъ, какъ ' его погребаютъ живаго-и не можетъ даже пошевельнуть пальцемъ и подать знака, что онъ еще живъ. НЪтъ, храни Богъ, въ эти минуты переходнаго состоянія душевнаго пробовать объяснять себя какому нибудь человѣку: нужно бѣжать къ одному Богу, и ни къ кому болѣе. Противъ меня стали несправедливы многіе, даже близкіе мнѣ люди, и были въ то же время совсѣмъ не виноваты; я бы самъ сдѣлалъ то же, находясь на ихъ мѣстѣ.

Тоже самое и въ дълъ Иванова: если бы случилось, чтобы онъ умеръ отъ бъдности и недостатка средствъ - вдругъ бы все исполнилось негодованія противу тіхх, которые допустили это. Пошли бы обвиненія въ безчувственности и зависти къ нему другихъ художниковъ. Иной драматическій поэть составиль бы изъ этого чувствительную драму, которою растрогалъ бы слушателей и подвигнулъ бы гийвомъ противу враговъ его. И все это было бы ложь. потому что, точно, никто не быль бы истипно виновенъ въ его смерти. Одинъ только человъкъ быль бы безчестень и виновать, и этоть человъкъ былъ бы — я: я испробовалъ почти то же состояніе, испробоваль его на собственномъ твав, и не объясниль этого другимъ! И вотъ почему я теперь пишу къ вамъ. Устройте же это дело; не то-грехъ будетъ на вашей собственной душћ; съ моей души я уже снялъ его этимъ самымъ письмомъ; теперь опъ повиснулъ на васъ. Не скупитесь! Деньги всв вознаградятся. Достоинство картины уже начинаетъ обнаруживаться

всемъ. Весь Римъ начинаетъ говорить гласно. судя даже по нын шнему ея виду, въ которомъ далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаэля и Леонарда да Винчи. Будетъ окончена картина. Такимъ картинамъ не бываетъ цена меньше ста, или двухъ сотъ тысячь. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите другимъ, какъ моимъ, такъ и вашимъ пріятелямъ, особенно людямъ значительнымъ, потому что труженики, подобные Иванову, могутъ случиться на всёхъ поприщахъ, и все-таки не нужно допускать, чтобы они терпили нужду. Если случится, что одинъ, отдълившись отъ всъхъ другихъ, займется крипче всихъ своимъ диломъ, хотя бы даже и своимъ собственнымъ, но если онъ скажетъ, что это повидимому собственное его дело будеть нужно для всёхъ-считайте его какъ бы на службъ людей и выдавайте насущное прокормленіе. А чтобы удостов вриться, ніть ли здісь какаго обмана, потому что подъ такимъ видомъ можетъ пробраться ланввый и ничего не далающій человькъ, следите за его собственною жизнію: его собственная жизнь скажеть все. Если онъ такъ же, какъ Ивановъ, плюнулъ на всв приличія и условія світскія, наділь простую куртку и, отогнавши отъ себя мысль не только объ удовольствіяхъ и пирушкахъ, но даже мысль завестись когда либо женою и семействомъ, или какимъ

либо хозяйствомъ, ведетъ жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь надъ своею работою. и молясь ежеминутно — тогда нечего долго разсуждать, а нужно дать ему средства работать; незачемъ также торопить и подталкивать его оставьте его въ покой: Богъ все следаетъ безъ васъ; ваше дело только смотреть за темъ, чтобы онъ не умеръ съ голода. Не давайте ему большаго содержанія; дайте ему б'єдное и нишенское, даже и не соблазняйте его соблазнами свъта. Есть люди, которые должны въкъ остаться нищими. Нищенство есть блаженство, котораго еще не раскусиль свъть. Но кого Богь удостоиль отведать его сладость, и кто уже возлюбиль истинно свою нишенскую сумку, тотъ не продастъ ея ни за какія сокровища здішняго міра.

1846

# XXIV.

# чъмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту.

Долго думалъ я, на кого изъ васъ напасть: на васъ, или на вашего мужа? Наконецъ рѣшаюсь напасть на васъ: женщина скорѣе способна очнуться и двинуться. Положеніе васъ обоихъ, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мнѣ, не только не блаженио, но даже хуже положенія тѣхъ, которые считаютъ себя въ горѣ и несчастіи. У васъ обоихъ есть много хорошихъ качествъ душевныхъ, сердечныхъ и даже умственныхъ, и нѣтъ только того, безъ чего все

это ни къ чему не послужитъ: нътъ внутри себя управленія собою. Никто изъ васъ не господинъ себъ. Въ васъ нътъ характера, признавая характеромъ кръпость воли. Вашъ мужъ, чувствуя этотъ недостатокъ въ себъ, женился нарочно за тьмь, чтобы найти въ жень себь возбужление на всякое дело и подвигъ. Вы за него вышли замужъ за тъмъ, чтобы онъ былъ вашимъ возбудителемъ во всякомъ дёлё жизни. Оба другъ отъ друга ждутъ того, чего нътъ у обоихъ. Говорю вамъ - положение ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, какъ мыло въ водъ. Всѣ ваши достоинства и добрыя качества исчезнуть въ безпорядкъ дъйствій, который одинъ сделается вашимъ характеромъ, и будете вы оба — олицетворенное безсиліе. Молите Бога о кръпости. У Бога можно все вымолить, даже и крипость, которую, какъ извистно. никакими средствами не можетъ достать безсильный и слабый человъкъ. Поступите только умно. «Молись и къ берегу гребись,» говоритъ пословица. Произносите въ себъ и по утру, и въ полдень, и въ вечеру, и во всъ часы дня: «Боже, собери меня всю въ самое меня и укрыпи!» и дыйствуйте въ продолжение цълаго года такъ, какъ я вамъ сейчасъ скажу, не разсуждая покуда, зачемъ и къ чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приходъ и расходъ чтобы былъ въ

вашихъ рукахъ. Не ведите сбщей расходной книги, но съ самаго начала года сделайте смету всему впередъ, обнимите всъ нужды ваши, сообразите впередъ, сколько можете и сколько вы должны издержать въ годъ сообразно вашему достатку, и все приведите въ круглыя суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равныхъ кучь. Въ первой кучь будутъ деньги на квартиру съ отопкою, водою, дровами и всемъ, что относится до стбиъ дома и чистоты двора. Во второй кучь-деньги на столъ и на все събстное съ жалованьемъ повару и продовольствіемъ всего, что ни живетъ въ вашемъ домѣ. Въ третьей кучь - экипажъ: карета, кучеръ, лошади, съно, овесъ, словомъ-все, что относится къ этой части. Въ четвертой кучт -- деньги на гардеробъ, то есть, все, что нужно для васъ обоихъ за тімь, чтобы показаться въ свётъ, или сидёть дома. Въ пятой кучь будуть ваши карманныя деньги. Въ шестой кучь-деньги на чрезвычайныя издержки, какія могутъ встрфтиться: перемфна мебели, покупка новаго экипажа, и даже вспомоществование кому нибудь изъ вашихъ родственниковъ, если бы онъ возымълъ внезапную надобность. Седьмая куча — Богу, то есть, деньги на церковь и на бедныхъ. Сделайте такъ, чтобы эти семь кучь пребывали у васъ несмѣтанными, какъ бы семь отдёльных министерствъ. Ведите расходъ каждой особо, и ни подъ какимъ предло-

гомъ не занимайте изъ одной кучи въ другую. Какія ни представлялись бы вамъ въ это время выгодныя покупки, и какъ бы ни соблазняли онъ васъ своею дешевизною — не покупайте. На это можете отважиться посль, когда побольше укрыпитесь. А теперь не позабывайте ни на мигъ. что все это вами делается для покупки твердаго характера; а эта покупка покамфстъ для васъ нужне всякой другой покупки. И потому будьте въ этомъ случав упрямы. Просите Бога объ упрямствъ. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бъдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ опредъленной на то кучъ. Если бы даже вы были свидътельницею картины несчастія, раздирающаго сердце, и видъли бы сами, что денежная помощь можетъ помочь, не смъйте и тогда дотрагиваться до другихъ кучь, но побажайте по всему городу, по всёмъ вашимъ знакомымъ, и старайтесь преклонить ихъ на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вамъ въ урокъ, чтобы вы помнили въчно, какъ вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, какъ вы должны были изъ-за этого подвергнуться униженію и даже осмівнію публичному; чтобы это не выходило у васъ изъ ума; чтобы вы черезъ это пріучились обрѣзывать себя въ расходахъ по каждой кучь и заранье помышлять

о томъ, чтобы къ концу года оставался отъ каждой остатокъ для бъдныхъ, а не сходились бы только концы съ концами. Если вы будете держать это въ головъ своей безпрестанно, то вы никогда не завдете безъ надобности сильной магазинъ и не купите себъ неожиданно какое нибудь украшение для камина, или стола, на что такъ падки у насъ какъ дамы, такъ и мущины (послъдніе еще больше, и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будутъ невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдетъ наконецъ до того, что вы почувствуете сами, что вамъ ненужно им тъ больше одной кареты и пары лошадей, больше четырехъ блюдъ за столомъ; что званый обълъ можетъ также насытить людей и на простомъ сервизъ съ прибавкою одного лишняго блюда, да бутылки вина, разнесеннаго безъ всякихъ тонкостей въ простыхъ рюмкахъ. Вы даже не только не сгорите отъ стыда, если пойдеть по городу слухь, что у васъ не comme il faut, но еще посмѣетесь тому сами, ув брившись истинно, что настоящее сотте il faut есть то, какаго требуеть отъ человъка Тотъ самый, Который создаль его, а не тотъ, который приводить въ систему обеды, даже и не тотъ, который сочиняетъ всякій день міняющісся этикеты, даже и не сама мадамъ Сихлеръ. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итогъ всякой кучь каждый мѣсяцъ, и перечитывайте въ послѣдній день мѣсяца все вмѣстѣ, сравнивая всякую вещь одну съ другою, чтобы умѣть узнавать, во сколько разъ одна нужнѣе другой, чтобы видѣть ясно, отъ какой прежде нужно отказаться въ случаѣ необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что изъ нужнаго есть самое нужнѣйшее.

Лержитесь этого строго въ продолжение пълаго года. Крипитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы украпиль васъ. И вы окрыпнете непремынно. Важно то, чтобы въ человъкъ хотя что нибудь окрыпнуло и стало непреложнымъ; отъ этого невольно установится порядокъ и во всемъ прочемъ. Укрипясь въ дили вещественнаго порядка, вы укрыпитесь нечувствительно въ дёлё душевнаго порядка. Распредълите ваше время; положите всему непремънные часы. Не оставайтесь по утру съ вашимъ мужемъ; гоните его на должность въ его департаменть, ежеминутно напоминая ему о томъ, что онъ весь долженъ принадлежать общему дълу и хозяйству всего государства, а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на васъ, а не на немъ; что онъ женился именно за тымь, чтобы, освободя себя отъ мелкихъ заботъ, всего отдать отчизнъ, и жена дана ему не на помѣху службѣ, а въ укрѣпленіе его на службѣ. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своемъ поприщѣ, и черезъ то встрѣтились бы

весело передъ объдомъ, и обрадовались бы такъ другъ другу, какъ бы итсколько летъ не видались. Чтобы вамъ было что пересказать другъ другу, и не попотчевалъ бы одниъ другаго эфвотою. Раскажите ему все, что вы делали въ вашемъ домъ и домашнемъ хозяйствъ, и пусть онъ раскажетъ вамъ все, что производилъ въ департаменть своемь для общаго хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и въ чемъ состоитъ его часть, и какія дела случилось ему вершить въ тотъ день, и въ чемъ именно они состояли. Не пренебрегайте этимъ и помните, что жена должна быть помощницею мужа. Если только въ теченіе одного года вы будете внимательно выслушивать отъ него все, то на другой годъ будете въ силахъ подать ему даже совътъ, будете знать, какъ ободрить его при встръчь съ какою нибудь непріятностію по службъ, будете знать, какъ заставить его перепести и вытерпъть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же съ этого дня исполнять все, что я вамъ теперь сказалъ. Крѣпитесь, молитесь и просите Бога безпрерывно, да поможетъ вамъ собрать всю себя въ себѣ и держать себя. Все теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка сталъ всякъ человѣкъ; обратилъ самъ себя въ подлое подножіе всего и въ раба самыхъ

пустышихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и ныть теперь нигай свободы въ ея истинномъ смысай. Эту свободу одинъ мой пріятель, который вами лично незнакомъ, но котораго однако же знаетъ вся Россія, опредёляетъ такъ: «Свобода не въ томъ, чтобы говорить произволу своихъ желаній: да, но въ томъ, чтобы умёть сказать имъ: иютъ». Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь не умёстъ сказать самому себъ этого твердаго «нётъ». Нигай я не вижу мужа. Пусть же безсильная женщипа ему о томъ напомнитъ! Стало такъ теперь все чудно, что жена же должна повельть мужу, дабы онъ былъ ея глава и повелитель.

1846.

# XXV.

# СЕЛЬСКІЙ СУДЪ И РАСПРАВА.

Изъ письма къ М\*\*.

Никакъ не пренебрегайте расправою и судомъ. Не поручайте этого дѣла управителю и никому въ деревнѣ. Эта часть важнѣе самаго хозяйства. Судите сами. Этимъ однимъ вы укрѣпите связь помѣщика съ крестьянами. Судъ—Божье дѣло, и и не знаю, что можетъ быть этого выше. Недаромъ такъ чествуется въ народѣ тотъ, кто умѣстъ произноситъ правый судъ. Къ вамъ повалитъ не только ваша деревня, но и всѣ окружные мужики изъ другихъ селеній, какъ только узнаютъ, что

вы умѣете давать расправу. Не пренебрегайте никѣмъ изъ приходящихъ, и судите всѣхъ, хотя бы даже и въ незначительной ссорѣ, или дракѣ. По поводу этого можете много сказать мужику такаго, что пойдетъ въ добро его душѣ и чего бы вы никакъ не нашлись сказать въ другое время, не найдя, къ чему прицѣпиться.

Судите всякаго человъка двойнымъ судомъ и всякому делу давайте двойную расправу. Одинъ суль должень быть челов ческій. На немь оправдайте праваго и осудите виноватаго. Старайтесь, чтобъ это было при свидателяхъ, чтобы тутъ стояли и другіе мужики, чтобы всф видфли, ясно какъ день, чёмъ одинъ правъ и чёмъ другой виновать. Другой же судъ сдёлайте Божескій. И на немъ осудите и праваго и виноватаго. Выведите ясно первому, какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обидель, а второму — какъ онъ вдвойнъ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми; одного укорите, зачемъ не простиль своему брату, какъ повелёль Христосъ, а другаго попрекните, зачемъ онъ обиделъ самого Христа въ своемъ брате. А обоимъ вмёств дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповъдаться непременно попу на исповъди во всемъ. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямыхъ и правыхъ познаній. Правосудіе у насъ можетъ исполняться

лучше, нежели во всъхъ другихъ государствахъ, потому что изъ встхъ народовъ только въ одномъ Русскомъ зарошилась эта върная мысль, что нътъ человъка праваго и что правъ одинъ только Богъ. Эта мысль, какъ непреложное върованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народъ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человъкъ получаеть въ народъ власть и прекращаеть ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-Европейскихъ понятій о правдф. Мы только споримъ изъза того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дёлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю: то есть, оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантта въ повъсти Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика разсудить городоваго солдата съ бабою, подравшихся въ банъ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: «Разбери: кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи».

1845.

## XXVI.

# XXVII.

# БЛИЗОРУКОМУ ПРІЯТЕЛЮ.

Вооружился взглядомъ современной близорукости, и думаешь, что върно судишь о событіяхъ! Выводы твои гниль; они сдъланы безъ Бога. Что ссылаешься ты на исторію? Исторія для тебя мертва, только закрытая книга. Безъ Бога не выведешь изъ нея великихъ выводовъ: выведешь одни только ничтожные и мелкіе. Ты позабылъ даже своеобразность каждаго народа, и думаешь, что одни и тъ же событія могутъ дъйствовать одинакимъ образомъ на каждый на-

родъ. Тотъ же самый молотъ, когда упадаетъ на стекло, раздробляеть его въ дребезги, а когда упадаетъ на железо, куетъ его. Мысли твои основаны на чтеніи ипостранныхъ книгъ, да на Англійскихъ журналахъ, а потому суть мертвыя мысли. Стыдно тебф, будучи умпымъ человфкомъ, не войти до сихъ поръ въ собственный умъ свой, который могъ бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземнымъ навозомъ. Не вижу и въ проэктахъ твоихъ участія Божьяго; не слышу въ словахъ письма твоего, не смотря на весь блескъ ума и остроумія, чтобы Богъ присутствоваль въ твоихъ мысляхъ, въ то время, когда ты писалъ его; пе вижу я на твоей мысли освященія небеснаго. Ніть, не сділаешь ты добра, хотя и желаешь того: не принесутъ твои дела того плода, котораго ждешь. Съ прекрасными намѣреніями можно сдёлать зло, какъ уже многіе и сдълали его. Въ послъднее время не столько безпорядковъ произвели глупые люди, сколько умные, а все отъ того, что понадъялись на свои силы, да на умъ свой. Ты гордъ, и чъмъ же гордъ? Хоть бы уже своимъ умомъ; итъ, ты загромоздилъ соромъ свой умъ, дъйствительно замвчательный и великій, и сдвлаль его чужестранцемъ самому себъ. Ты гордъ чужимъ, мертвымъ умомъ, и выдаень его за свой. Смотри за собою: ты ходишь опасно. Ты мътишь въ знаменитые люди, и будешь челов комъ зна-

менитымъ, потому что у тебя точно есть на то способности; но тъмъ строже теперь смотри за собою. Не излагай этихъ улучшеній, которыми уже наполнилась твоя голова, и помни, что всякимъ мальйшимъ неосмотрительнымъ поступкомъ можно произвести большое зло. Уже и въ твоихъ нын вшихъ проэктахъ видна скор ве боязнь, нежели предусмотрительность. Всё мысли твои направлены къ тому, чтобы избёгнуть чего-то угрожающаго въ будущемъ. Не будущаго, но настоящаго опасайся. О настоящемъ велитъ намъ заботиться Богъ. Кто омрачается боязнію отъ будущаго, отъ того, значить, уже отступилась святая сила. Кто съ Богомъ, тотъ глядить свътло впередъ, и есть уже въ настоящемъ творецъ блистающаго будущаго. А ты гордъ; ты и теперь уже ничего не хочешь видъть; ты самоувъренъ; ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что всв обстоятельства тебв открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не можетъ; ты стремишься изо всёхъ силъ быть похожимъ на тъхъ людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имили въ себь все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенъли желаніемъ сдълать добро, даже работали, какъ муравьи, всю свою жизнь, и при всемъ томъ не осталось послѣ нихъ никакаго слѣда, и самая память о нихъ позабыта: какъ исчезнувшій кругъ на водь, исчезнула жизнь ихъ посреди

общества. И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ Европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умиве бываютъ у насъ иногда и невеликіе люди; но тъ хоть какое нибудь оставили послъ себя дъло прочное, а мы производимъ кучи д'влъ-и всв, какъ пыль, сметаются онъ съ земли вмъсть съ нами. Ты гордъ, говорю тебь, и вновь повторяю тебь: ты гордъ; сторожи надъ собою и спасай себя отъ гордости зарапъе. Начни съ того, что увърь самого себя, что ты всёхъ глупте, и что съ этихъ только поръ следуетъ серьёзно поумнёть тебе, и слушай съ такимъ вниманіемъ всякаго дельца, какъ бы ты ровно ничего не зналъ и всему отъ него хотълъ поучиться. Но тебъ еще загадка слова мои. Они на тебя не подъйствуютъ. Тебъ нужно или какое нибудь несчастіе, или потрясеніе. Моли Бога о томъ, чтобы случилось это потрясение, чтобы встрътилась тебъ какая нибудь невыпосимъншая непріятность, чтобы нашелся такой челов вкъ, который сильно оскорбилъ бы тебя и опозорилъ такъ въ виду всёхъ, что отъ стыда не зналъ бы ты, куда сокрыться, и разорваль бы однимъ разомъ всв чувствительнъйшія струны твоего самолюбія. Онъ будеть твой истинный брать и избавитель. О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всъхъ, оплеуха!

1844.

#### XXVIII.

## XXIX.

# чей удълъ на землъ выше:

Изъ письма въ У.....му.

Никакъ не могу сказать вамъ, чей удълъ на землъ выше, и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я былъ поглупъе, я предпочиталъ одно званіе другому; теперь же вижу, что участь всъхъ равно завидна. Всъ получатъ равное воздаяніе—какъ тотъ, которому ввъренъ былъ одинъ талантъ, и онъ принесъ на него другой, такъ и тотъ, которому дано было пять талантовъ, и который принесъ на нихъ другіе пять. Даже, я думаю, участь перваго еще лучше, именно отъ

того, что онъ не пользовался на землъ извъстностію и не вкушалъ очаровательнаго напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божія, опредёлившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долгъ свой, сильный ли онъ, или последній нищій. Всё они тамъ уравняются, потому что всв внидуть въ радость Господа своего, и будутъ пребывать равно въ Богъ. Конечно, самъ Христосъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ: «въ дому Отца Моего обители многи суть; » но какъ помыслю объ этихъ обителяхъ, какъ помыслю о томъ, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться отъ слезъ, и знаю, что никакъ бы не рѣшилъ, какую изъ нихъ выбрать себъ, если бы только действительно быль удостоень небеснаго царствія и вопрошенъ: какую изъ нихъ хочешь? Знаю только то, что сказалъ бы: «послъднюю, Господи, но лишь бы она была въ дому Твоемъ!» Кажется, ничего бы не желалось больше, какъ только служить темъ избраннымъ, которые уже удостоились созерцать во всемъ величіи Его славу, лежать бы только у ногъ ихъ и цъловать святыя ихъ ноги!

1845.

#### XXX.

## НАПУТСТВІЕ.

На письмо твое теперь не буду отвъчать; отвътъ будетъ послъ. Все вижу и слышу: страданія твои велики. Съ такою нѣжною душою терпъть такія грубыя обвиненія; съ такими возвышенными чувствами жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей, каковы жители пошлаго городка, въ которомъ ты поселился, которыхъ уже одно безчувственное, топорное прикосновеніе въ силахъ разбить, даже безъ ихъ вѣдома, лучшую драгоцѣнность сердечную, медвѣжьею лапою уда-

рить по тончайшимъ струнамъ душевнымъ, даннымъ на то, чтобы выпёть небесные звуки, разстроить и разорвать ихъ, видеть, въ прибавленіе ко всему этому, ежедневно происходящія мерзости и терпъть презръніе отъ презрънныхъ! все это тяжело, знаю. Твои страданія телесныя тяжелы не меньше. Твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агоціи, которою ты одержимъ теперь - все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебф, какъ только: тяжело! Но вотъ тебъ утъшение. Это еще начало; оскорбленій тебѣ будетъ еще больше: предстанутъ тебъ еще сильнъйшія борьбы съ подлецами встхъ сортовъ и безстыдитишими людьми, для которыхъ ничего нътъ святаго, которые не только въ силахъ произвести то гнусное дёло, о которомъ ты пишешь-дерзнуть взвести такое ужасное преступленіе на йевинную душу, видать своими глазами кару, постигшую оклеветаннаго, и не содрогнуться-не только подобное гнусное дело, но еще въ инсколько разъ гнуснъйшія, о которыхъ одинъ расказъ можетъ лишить навъки сна человъка сердобольнаго. (О, лучше бы вовсе не родиться этимъ людямъ: весь сонмъ небесныхъ силъ содрогнется отъ ужаса загробнаго наказанія, ихъ ждущаго, отъ котораго никто уже ихъ не избавить!) Встрътятся тебъ безчисленныя новыя пораженія, неожиданныя вовсе. На твоемъ почти беззащитномъ поприщъ все можетъ случиться. Твои нервические припадки и недуги будутъ также еще сильные, тоска будетъ убійственн'ве, и печали будуть сокрушительн'ве. Но вспомни: призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій. На битву мы сюда призваны; праздновать же побъду будемъ тамъ. А потому ни на мигъ мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тутъ выбирать, гдь поменьше опасностей: какъ добрый воинъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдъ пожарче битва. Всъхъ насъ озираетъ свыше небесный Полковолецъ, и ни мальйшее наше дъло не ускользаетъ отъ Его взора. Не уклоняйся же отъ поля сраженія — а, выступивши на сражение, не ищи неприятеля безсильнаго, сильнаго. За сражение съ небольшимъ горемъ мелкими бѣдами немного получишь славы. Впередъ же, прекрасный мой воинъ! Съ Богомъ, добрый товарищъ! Съ Богомъ, прекрасный другъ мой!

1846.

# XXXI.

въ чемъ же наконецъ существо русской поэзін, и въ чемъ ея особенность.

Не смотря на внѣшніе признаки подражанія, въ нашей поэзіи есть очень много своего. Самородный ключь ея уже билъ въ груди народа тогда, какъ самое имя еще не было ни на чьихъ устахъ. Струи его пробиваются въ нашихъ пѣсняхъ, въ которыхъ мало привязанности къ жизни и ея предметамъ, но много привязанности къ какому-то безграничному разгулу, къ стремленію, какъ бы унестись куда-то вмѣстѣ съ звуками. Струи его пробиваются въ пословицахъ нашихъ,

въ которыхъ видна необыкновенная полнота народнаго ума, умѣвшаго сдѣлать все своимъ орудіемъ: иронію, насмішку, наглядность, міткость живописнаго соображенія, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимаетъ насквозь природу Русскаго человъка, задирая за все ея живое. Струи его пробиваются наконецъ въ самомъ словъ церковныхъ пастырей, словъ простомъ, не красноръчивомъ, но замъчательномъ по стремленію стать на высоту того святаго безстрастія, на которую опреділено взойти Христіанину, по стремленію направить человіка не къ увлеченіямъ сердечнымъ, но къ высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзіи какое-то, другимъ народамъ невъдомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не изъ сихъ трехъ источниковъ, уже въ насъ пребывавщихъ, ведетъ начало наша сладкозвучная поэзія, нын в насъ услаждающая; такъ же, какъ и строеніе нын в произвытить нашего гражданского порядка произошло не изъ началъ, уже пребывавшихъ прежде въ землъ нашей: гражданское строение наше произошло также не правильнымъ, постепеннымъ ходомъ событій, не медленно-разсудительнымъ введеніемъ Европейскихъ обычаевъ, которое было бы уже невозможно по той причинъ, что уже слишкомъ вызръло Европейское просвъщение, слишкомъ великъ былъ наплывъ его, чтобы не ворваться рапо, или поздо со всёхъ сторонъ въ

Россію и не произвести безъ такаго вождя, каковъ былъ Петръ, гораздо большаго разладу во всемъ, нежели какой действительно потомъ наступилъгражданское строеніе наше произошло отъ потрясенія, отъ того богатырскаго потрясенія всего государства, которое произвелъ Царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народъ свой въ кругъ Европейскихъ государствъ и вдругъ познакомить его со всъмъ, что ни добыла себъ Европа долгими годами кровавыхъ бореній и страданій. Крутой поворотъ былъ нуженъ Русскому народу-и Евронейское просвъщение было огниво, которымъ следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массъ. Огниво не сообщаетъ огня кремнюно, покамъстъ имъ не ударишь, не издастъ кремень огня. Огонь излетель вдругь изъ народа. Огонь этотъ быль восторгъ — восторгъ отъ пробужденія, восторгъ въ началь безотчетный: никто еще не услышаль, что онь пробудился за темь, чтобы, съ номощію Европейскаго св'єта, разсмотръть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что онъ пробудился. Уже самый этотъ крутой поворотъ всего государства, произведенный однимъ челов жомъ и притомъ самимъ Царемъ, который великодушно отказался на время отъ царскаго званія своего, рѣшился извѣдать самъ всякое ремесло и съ тоноромъ въ рукт стать передовымъ во всякомъ

дъль, дабы не произошло никакихъ безпорядковъ. следующихъ при малейшемъ изменени госуларственныхъ формъ — былъ дёломъ, достойнымъ восторга. Переворотъ, который обыкновенно на и всколько дътъ обливаетъ кровью потрясенное государство, если производится бореніями внутреннихъ партій, быль произведень въ виду всей Европы, въ такомъ порядкъ, какъ блистательный маневръ хорошо выученнаго войска. Россія вдругъ облеклась въ государственное величіе, заговорила громами и блеснула отблескомъ Европейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствъ пришло въ восторгъ, издавши тотъ крикъ изумленія, который издаетъ дикарь при видъ навезенныхъ блестящихъ сокровищъ. Восторгъ этотъ отразился въ нашей поэзін, или лучше-онъ создаль ее. Вотъ почему поэзія съ перваго стихотворенія, появившагося въ печати, приняла у насъ торжествующее выраженіе, стремясь высказать въ одно и то же время восхищение отъ свъта, внесеннаго въ Россію. изумленіе отъ великаго поприща, ей предстоящаго, и благодарность Царямъ, того виновникамъ. Съ этихъ поръ стремление къ свъту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ Русскаго человіка, и оно-то дало ходъ нашей нынішней поэзін, внеся новое, світоносное начало, котораго не видно было ни въ одномъ изъ тъхъ трехъ источниковъ ея, о которыхъ упомянуто въ началъ.

Что такое Ломоносовъ, если разсмотръть его строго? Восторженный юноша, котораго манитъ свътъ наукъ, да поприще, ожидающее впереди. Случаемъ попалъ онъ въ поэты: восторгъ отъ нашей новой побъды заставилъ его набросать первую оду. Въ-попыхахъ занялъ онъ у соседей Нъмцевъ размъръ и форму, какіе у нихъ на ту пору случились, не разсмотр въ , приличны ли они Русской рачи. Натъ и следовъ творчества въ его реторически-составленныхъ одахъ; но восторгъ уже слышенъ въ нихъ повсюду, гдв ни прикоснется онъ къ чему нибудь близкому науколюбивой его душт. Коснулся онъ ствернаго сіянія, бывшаго предметомъ его ученыхъ изслъдованій — и плодомъ этого прикосповенія была ода: «Вечернее размышление о Божиемъ величествъ». вся величественная отъ начала до конца, какой никому не написать, кромѣ Ломоносова. Тѣ же причины породили извъстное посланіе къ Шувалову о пользѣ стекла. Всякое прикосновеніе къ любезной сердцу его Россіи, на которую глядитъ онъ подъ угломъ ея сіяющей будущности, исполняетъ его силы чудотворной. Среди холодныхъ строфъ польются вдругъ у него такія строфы, что не знаешь самъ, гдв ты находишься. Точно какъ бы, выражаясь его же словами,

Божественный Пророкъ Давидъ Священными шумитъ струнами, И Бога полными устами Исайя восхищенъ гремитъ.

Всю Русскую землю озираетъ онъ отъ края до края съ какой-то свътлой вышины, любуясь и неналюбуясь ея безпредельностію и левственною природою. Въ описаніяхъ слышенъ взглядъ скорбе ученаго натуралиста, нежели поэта; но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста въ поэта. Изумительние всего то, что, заключа стихотворную рачь свою въ узкія строфы Намецкаго ямба, онъ ничуть не стъснилъ языка: языкъ у него движется въ узкихъ строфахъ такъ же величественно и свободно, какъ полноводная ръка въ нестъсненныхъ берегахъ. Онъ у него своболнъе и лучше въ стихахъ, нежели въ прозъ, и недаромъ Ломоносова называютъ отцемъ нашей стихотворной рычи. Изумительно то, что начинатель уже явился господиномъ и законодателемъ языка. Ломоносовъ стоитъ впереди нашихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія-начинающійся разсвътъ. Она у него, подобно вспыхивающей зарницъ, освъщаетъ не все, но только нъкоторыя строфы. Сама Россія является у него только въ общихъ географическихъ очертаніяхъ. Онъ какъ бы заботится только о томъ, чтобы набросать одинъ очеркъ громаднаго государства, намътить точками и линіями его границы, предоставивъ другимъ наложить краски; онъ самъ какъ бы первоначальный, пророческій набросокъ того, что впереди.

Съ-руки Ломоносова оды вошли въ обычай. Торжество, побъда, тезоименитство, даже иллю-

минація и фейерверкъ стали предметомъ одъ. Слагатели ихъ выразили только бездарную прыть намѣсто восторга. Исключить изъ нихъ можно одного Петрова, нечуждаго силы и стихотворнаго огня; онъ былъ дѣйствительно поэтъ, не смотря на жесткій и черствый стихъ свой. Всѣ прочіе наномнили только реторически-холодный складъ Ломоносовскихъ одъ, и показали, намѣсто благозвучія Ломоносовскаго языка, трескотню и безпорядокъ словъ, терзающій ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзія уже вспыхнула: еще не успѣлъ отнести руку отъ лиры Ломоносовъ, какъ уже заводилъ первыя пѣсни Державинъ.

Въ эпоху Екатерины, которой царствование можно назвать блестящею выставкою первыхъ Русскихъ произведеній, когда на всёхъ поприщахъ стали выказываться Русскіе таланты — съ битвами вознеслись полководцы, съ учрежденіями внутренними государственные дёльцы, съ переговорами дипломаты, а съ академіями словесники и ученые — появился и поэтъ, Державинъ, съ тою же картинио-величавою наружностію, какъ и всё люди временъ Екатерины, развернувшіеся въ какой-то еще дикой свободѣ, со множествомъ недоконченнаго и не виолиѣ отдѣланнаго въ частяхъ, какъ случается съ тёми произведеніями, которыя выставляются иѣсколько торопливо напоказъ. Мысль о сходствѣ Ломо-

носова съ Державинымъ, приходящая въ умъ при первомъ взглядь на нихъ обоихъ, исчезнетъ вдругъ, какъ только всмотришься покрыще въ Державина. Встмъ, даже самымъ воспитаниемъ, последній представляеть совершенную противоположность первому. Какъ первый, весь преладся наукамъ, считая стихотворство свое только развлеченіемъ и дізомъ отдохновенія, такъ другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишнимъ и ненужнымъ. То же самодержавное, государственное величіе Россіи слышится и у него; но уже видны не одни только географическіе очерки государства: выступають люди и жизнь. Не отвлеченныя науки, но наука жизни его занимаетъ. Оды его обращаются уже къ людямъ всёхъ сословій и должностей, и слышно въ нихъ стремленіе начертать законъ правильныхъ лійствій челов ка во всемъ, даже въ самыхъ его наслажденіяхъ. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще болье исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недочивваетъ умъ рѣшить, откуда взялся въ немъ этотъ гиперболическій размахъ его рфчи. Остатокъ ди это нашего сказочнаго Русскаго богатырства, которое, въ видъ какаго-то темнаго пророчества, носится до сихъ поръ надъ нашею землею, прообразуя что-то высшее, насъ ожидающее; или же это навъялось на него отдаленнымъ Татарскимъ его

происхождениемъ, степями, гдъ бродятъ бъдные останки ордъ, распаляющіе свое воображеніе расказами о богатыряхъ въ нъсколько верстъ вышиною, живущихъ по тысячь льтъ на свъть что бы то ни было, но это свойство въ Державинъ изумительно. Иногда, Богъ въсть какъ, издалека забираетъ онъ слова и выраженія затъмъ именно, чтобы стать ближе къ своему предмету. Дико, громадно все; но гдъ только помогла ему сила вдохновенія, тамъ весь этотъ громоздъ служитъ на то, чтобы неестественною силою оживить предметь, такъ, что, кажется, какъ бы тысячью глазами глядить онъ. Стоитъ пробъжать его «Водопадъ», гдъ, кажется, какъ бы цёлая эпопея слилась въ одну стремящуюся оду. Въ «Водопадъ» передъ нимъ пигмен другіе поэты. Природа тамъ какъ бы высшая нами зримой природы; люди могучте нами знаемыхъ людей, а наша обыкновенная жизнь передъ величественною жизнію, тамъ изображенною, точно муравейникъ, который гдф-то далеко копышется вдали. О Державинъ можно сказать, что онъ пъвецъ величія. Все у него величаво: величавъ образъ Екатерины, величава Россія, созерцающая себя въ осьми моряхъ своихъ; его полководцы орды; словомъ, все у него величаво. Замътно однако же, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болье всего его занимавшимъ, было начертить образъ какаго-то кринкаго мужа, за-

каленнаго въ деле жизни, готоваго на битву не съ однимъ какимъ нибудь временемъ, но со всеми въками; изобразить его такимъ, какимъ онъ долженъ былъ изникнуть, по его мненію, изъ крепкихъ началъ нашей Русской породы, воспитавшись на непотрясаемомъ камиъ нашей Перкви. Часто. бросивши въ сторону то лицо, которому надписана ода, онъ ставитъ на его мъсто того же своего непреклоннаго, правдиваго мужа. Тогда глубокія истины изглашаются у него такимъ голосомъ, который далеко выше обыкновеннаго, возвращается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими мъстами-и, какъ изъ устъ самой Церкви, внимаещь въчнымъ словамъ его. Сравнительно съ другими поэтами, у него все глядить исполиномъ: его поэтическіе образы, не имъя полной окончательности пластической, какъ бы теряются въ какомъ-то духовномъ очертаніи, и отъ того пріемлють еще болье величія. Наприміть: поэть изображаеть старца Каспія въ то время, когда онъ, разсерженный бурею,

Встаетъ въ упоръ ея волнамъ:
То скачетъ въ твердь, то, въ адъ стремяся,
Трезубцемъ бъетъ по кораблямъ;
Столбомъ власы съдые въются—
И гласъ его гремитъ въ горахъ.

Тутъ, казалось, хотълъ создаться *эримо* образъ старца Каспія, но потерялся въ какомъ-то духовномъ, пезримомо очертанін: ухо слышить одинь гуль гремящаго моря—и, вмёстё съ сёдыми власами старца, подъемлется волось на головё самого читателя, пораженнаго суровымъ величіемъ картины. Все у него крупно. Слогъ у него такъ крупенъ, какъ ни у кого изъ нашихъ поэтовъ: разъявъ анатомическимъ ножемъ, увидишь, что это происходитъ отъ необыкповеннаго соединенія самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кромѣ Державина. Кто бы посмѣлъ, кромѣ его, выразиться такъ, какъ выразился онъ въ одномъ мѣстѣ о томъ же своемъ величественномъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже исполнилъ, что пужно на землѣ:

И смерть какт гостью ожидаеть, Крутя задумавшись усы.

Кто, кромѣ Державина, осмѣлился бы соедпнить такое дѣло, каково ожиданіе смерти, съ такимъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, каково крученіе усовъ? Но какъ черезъ это ощутительнѣе видимость самого мужа, и какое мелаихолически-глубокое чувство остается въ душѣ! Но надобно сказать, что какъ это, такъ и всѣ другія исполинскія свойства Державина, даюшія ему преимущество надъ прочими поэтами нашими, превращаются вдругъ у него въ неряшество и безобразіе, какъ только оставляетъ его одушевлеціе. Тогда все

въ безпорядкъ: ръчь, языкъ, слогъ, все скрипитъ какъ телега съ невымазанными колесами. и стихотвореніе - точно трупъ, оставленный душою. Слёды собственнаго неконченнаго образованія, какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ смыслъ, отразились очень замътно на его твореніяхъ. Мужъ, проповёдывавшій другимъ о томъ, какъ править собою, не умълъ управить себя, далеко не сталъ самимъ собою, и долженъ былъ напряженною силою вдохновенія добираться до себя же, чтобы заговорить о томъ, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай полное воспитание такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается онъ какъ невоздъланная громадная скала, передъ которою никто не можетъ остановиться, не будучи пораженъ, но передъ которою долго не застаивается никто, спфша къ другимъ мфстамъ, болфе плѣнительнымъ.

Еще Державинъ ударялъ въ струны своей лиры, какъ уже все вокругъ него измѣнилось: вѣкъ Екатерины, полководцы – орлы, вельможая роскошь, и вельможная жизнь унеслись какъ сновидѣніе. Наступилъ другой вѣкъ, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, какъ бы почувствовавъ, что уже раскинулось черезъ – чуръ на – распашку, стало наперерывъ пріобрѣтать наружное благоприличіе и стройность поступковъ. Французы стали вполнѣ образцы

всему. И такъ же, какъ щеголи Парижа завладели надолго нашимъ обществомъ, ловкіе Французскіе поэты завлад кли-было на-время нашими поэтами. Къ чести однако жъ върнаго поэтическаго чутья нашего нужно сказать то, что въ образецъ пошель одинь Лафонтень, за тъмъ именно, что быль ближе къ природъ: Дмитріевъ, Хемпицеръ и Богдановичь стали производить подобныя ему въ простоть творенія, обработывая ть же предметы. Русскій языкъ вдругъ получилъ свободу и легкость перелетать отъ предмета къ предмету, легкость, незнакомую Державину. На мъсто оды стали пробовать всв роды и формы поэзіи. Дмитріевъ показаль миого таланта, вкуса, простоты и приличія во всемъ, которыми убилъ напыщенность и высокопарность, нанесенныя бездарными подражателями Державина и Ломопосова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія нашей поэзін: одно общесвътское стало ея предметомъ — и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свътскаго человъка, когда опъ сидить въ гостиной и ведеть разговоръ совстмъ не за тъмъ, чтобы повъдать душевную исповъдь свою, или подвинуть другихъ на какое набудь важное дело, но за темъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умѣньемъ вести его обо всехъ предметахъ. Последние звуки Державина умолкиули, какъ умолкаютъ последние звуки церковнаго органа — и поэзія наша по выход'я

изъ церкви очутилась вдругъ на балѣ. Отъ одного только Капниста послышался ароматъ истиннодушевнаго чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотолѣ незнакомая. Вотъ его «Деревенскій домикъ въ Обуховкѣ»:

Пріютный домъ мой подъ соломой, По мнѣ, ни низокъ, ни высокъ; Для дружбы есть въ немъ уголокъ, А къ двери, нищему знакомой, Забыла лѣнь прибить замокъ.

Но не могла оставаться долго наша поэзія на этой поверхностной свётской верхушкв. Уже пробуждена была сильно ел чуткость отъ Петровскаго удара Европейскимъ огнивомъ. Вдругъ прим'втила она, что отъ Французовъ, кром'в ловкости, ничего не перейметь въ свое воспитание, и обратилась къ Нёмцамъ. Въ Нёмецкой литературъ происходило въ это время явление странное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя происшествія, темные признаки цевидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающие дътство человъка, стали предметомъ Наменкихъ поэтовъ. Можно бы назвать такую поэзію шалостію школьника, если бы въ ней не слышался тотъ младенческій лепетъ. которымъ подаетъ о себъ въсть безсмертный духъ человъка, требующій себъ живой пищи. Чуткая поэзія наша остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явленіемъ. Ея

собственныя Славянскія начала напомипли ей вдругъ о чемъ-то и у нея похожемъ. Но при всемъ томъ мы сами никакъ бы не столкнулись съ Нъмцами, если бы не явился среди насъ такой поэтъ, который показаль намъ весь этотъ новый, необыкновенный міръ сквозь ясное стекло своей собственной природы, намъ болве доступной, нежели Німецкая. Этотъ поэтъ-Жуковскій, наша зам вчательный шая оригинальность! Чудною высшею волею вложено было ему въ душу отъ дней младенчества непостижимое ему самому стремленіе къ незримому и таинственному. Въ душ'ь его, точно какъ въ геров его баллады Вадимв, раздавался небесный звонокъ, зовущій вдаль. Изъза этого зова бросался онъ на все неизъяснимое и таинственное повсюду, гдв оно ни встрвчалось ему, и сталъ облекать его въ звуки, близкіе нашей душь. Все въ этомъ родь у него взято у чужихъ, и больше у Нѣмцевъ-почти все переводы. Но на переводахъ такъ отпечаталось это внутреннее стремленіе, такъ зажгло и одушевило ихъ своею живостію, что сами Нѣмцы, выучившіеся по-Русски, признаются, что передъ нимъ оригиналы кажутся копіями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, какъ назвать его: переводчикомъ, или оригинальнымъ поэтомъ? Переводчикъ теряетъ собственную личность, но Жуковскій показаль ее больше всехъ нашихъ поэтовъ. Пробъжавъ оглавление стихотвореній его, видишь: одно взято изъ Шиллера, другое изъ Уланда, третье у Вальтеръ-Скотта, четвертое у Байрона-и все вфрифицій сколокъ. слово въ слово, личность каждаго поэта удержана, негдъ было и высунуться самому переводчику: но когда прочтешь нёсколько стихотвореній, вдругъ и спросишь себя: чьи стихотворенія читаль? Не предстанеть перель глаза твои ни Шиллеръ, ни Уландъ, ни Вальтеръ-Скоттъ; но поэтъ, отъ нихъ всёхъ отдёльный, достойный помъститься пе у ногъ ихъ, но състь съ ними рядомъ, какъ равный съ равнымъ. Какимъ образомъ сквозь личности всёхъ поэтовъ пронеслась его собственная личность - это загадка, но она такъ и видится всемъ. Нетъ Русскаго, который бы не составиль себъ изъ самыхъ же произвеленій Жуковскаго вірнаго портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни въ комъ изъ переведенныхъ имъ поэтовъ не слышно такъ сильно стремление уноситься въ заоблачное, чуждое всего видимаго, ни въ комъ также изъ нихъ не видится это твердое признание незримыхъ силь, хранящихъ повсюду челов ка, такъ, что, читая его, чувствуешь на всякомъ шагу, какъ бы самъ, выражаясь стихами Державина,

Полъ надзираніе ты преданъ
Нивидимыхъ, безсмертныхъ силъ,
И легіонамъ заповъданъ
Всъхъ ангеловъ, чтобъ цълъ ты былъ.

Переводя, производилъ онъ переводами такое дъйствіе, какъ самобытный и самоцвътный поэтъ. Внеся это новое, дотол' иезнакомое нашей поэзін стремление въ область незримаго и тайнаго, опъ отрѣшилъ ее самую отъ матеріализма не только въ мысляхъ и образъ ихъ выраженія, по и въ самомъ стихѣ, который сталъ легокъ и безтьлесенъ какъ видъніе. Переводя, онъ оставилъ переводами початки всему оригинальному, внесъ новые формы и размфры, которые стали потомъ употреблять всё другіе наши поэты. Лёнь ума помѣшала ему сдѣлаться преимущественно поэтомъ-изобрътателемъ, лънь выдумывать — а не недостатокъ творчества. Признаки творчества показалъ онъ въ себъ уже съ самаго начала своего поприща: Свётлана и Людмила разнесли въ первый разъ гръющіе звуки нашей Славянской природы, болъе близкіе нашей душь, нежели какіе раздавались у другихъ поэтовъ. Доказательствомъ тому то, что они произвели впечатлине сильное на всёхъ въ то время, когда поэтическое чутье у пасъ было еще слабо развито; элегическій родъ нашей поэзін создань имъ. Есть еще первоначальнъйшая причина, отъ которой произошла и самая линь ума: это-свойство оцънивать, которое, поселившись властительно въ его умѣ, заставляло его останавливаться съ любовію надъ всякимъ готовымъ произведеніемъ. Отсюда его тонкое, критическое чутье, которое такъ изумляло

Пушкина. Пушкинъ сильно на него сердился за то, что онъ не пишетъ критикъ. По его мижнію. никто, кромф Жуковскаго, не могъ такъ разъять и опредълить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оцфиивать отражается въ его живописныхъ описаніяхъ природы, которыя всв его собственныя, самобытныя произведенія. Взявши картину, его пажнившую, онъ не оставляетъ ея до тахъ поръ, покуда не исчерпаетъ всей, разъявъ какъ бы анатомическимъ ножемъ ея неуловим вішую подробность. Кто уже могь написать стихотворение о солнив, глв подстережены всв видоизмвненія солнечныхъ лучей и волшебство картинъ, ими производимыхъ въ разные часы дня, равно какъ съ такою же живописною подробностію изобразить въ «Отчетъ о Лунф» волшебство лунныхъ лучей, съ цълымъ рядомъ ночныхъ картинъ, ими производимыхътоть, разумиется, должень быль заключить въ себь въ большой степени свойство оцинивать. Его Славянка съ видами Павловска-точная живопись. Благоговъйная задумчивость, которая проносится сквозь всв его картины, исполняеть ихъ того гриющаго, теплаго свита, который наводить необыкновенное успокосніе на читателя. Становишься тише во всёхъ своихъ порывахъ-и какою-то тайною замыкаются твои собственныя уста.

Въ последнее время въ Жуковскомъ сталъ, заметаться переломъ поэтическаго направленія.

Пе мфрф того, какъ стала передъ нимъ проясняться чище та незримо-св тлая даль, которую онъ виделъ дотоле въ неясно-поэтическомъ отдаленін, пропадала страсть и вкуст къ призракамъ и привиденіямъ Немецкихъ балладъ. Самая задумчивость уступила мёсто свётлости душевной. Плодомъ этого была-Упдина, твореніе, принадлежащее вполнъ Жуковскому: Нъмецкій перескащикъ того же самаго преданія въ прозі не могъ служить его образцемъ. Полный создатель свътлости этого поэтическаго созданія есть Жуковскій. Съ этихъ поръ онъ добылъ какой-то прозрачный языкъ, который ту же вещь показываетъ еще видите, нежели какъ она есть у самого хозяина, у котораго онъ взялъ ее. Даже прежняя воздушная неопредъленность стиха его исчезла: стихъ его сталъ крине и тверже; все пріуготовлялось въ немъ на то, дабы обратить его къ передачв совершенившшаго поэтического произведенія, которое, будучи произведено такимъ образомъ, какъ производится имъ, при такомъ напоеніи всего себя духомъ древности и при такомъ просвътленномъ, высшемъ взглядъ на жизнь, покажетъ непременно первоначальный, патріархальный быть древняго міра въ світь родномъ и близкомъ всему челов'вчеству. Подвигъ далеко высшій всякаго собственнаго созданія, который доставитъ Жуковскому значение всемирное. Передъ другими нашими поэтами Жуковскій то же, что

ювелиръ передъ прочими мастерами, т. е. мастеръ, занимающійся послѣднею отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добыть въ горахъ алмазъ—его дѣло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ зангралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполнѣ свое достоинство всѣмъ. Появленіе такаго поэта могло произойти только среди Русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, можетъ быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами.

Въ то время, когда Жуковскій стояль еще въ первой поръ своего поэтического развитія, отръшая нашу поэзію отъ земли и существенности и унося ее въ область безтвлесныхъ видвий, другой поэтъ, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикръплять ее къ землъ и тълу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ еще для него самомъ идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствоваль. Все прекрасное во всихъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ озязательную и вгу наслажденія. Онъ слышаль, выражаясь его же выраженіемъ, стиховъ и мыслей сладострастіе. Казалось, какъ бы какая - то внутренняя сила, пребывающая въ лонѣ поэзін нашей, храня ее отъ крайности какаго бы то ни было увлеченія, создала этого поэта именно за тѣмъ, чтобы въ то время, когда одинъ станетъ приносить звуки сѣверныхъ пѣвцовъ Европы, другой обвѣялъ бы ее ароматическими звуками полудия, познакомивши съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, Парни и иѣжными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стихъ, начинавшій принимать воздушную неопредѣленность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у Древнихъ, и той звучащей пѣги, какая слышна у южныхъ поэтовъ новой Европы.

Два разпородные поэта внесли вдругъ два разнородныя начала въ нашу поэзію; изъ двухъ началъ вмигъ образовалось третье-явился Пушкинъ. Въ немъ середина. Ни отвлеченной идеальности перваго, ни преизобилія сладострастной роскоши втораго. Все уравновъшено, сжато, сосредоточено, какъ въ Русскомъ человѣкѣ, который не многоглаголивъ на передачу ощущенія, но хранитъ и совокупляетъ его долго въ себъ, такъ, что отъ этого долговременнаго ношенія оно имфетъ уже силу взрыва, если выступитъ наружу. Приведу примъръ. Поэта поразилъ видъ Казбека, одной изъ высочайшихъ Кавказскихъ горъ, на верхушкъ которой увидълъ опъ монастырь, показавшійся ему різощими ви небесахи ковчегомъ. У другаго поэта полились бы пылкіе

стихи на нѣсколько страницъ. У Пушкина все въ десяти строкахъ, и стихотвореніе оканчиваетъ онъ симъ внезапнымъ обращеніемъ:

Далекій, вождельнный бреть!
Туда бъ, сказавъ прости ущелью,
Подняться къ горной вышинъ!
Туда бъ, въ заоблачную келью,
Въ сосъдство Бога скрыться мнъ!

Именно одно это могъ бы сказать Русскій человѣкъ въ то время, какъ и Французъ, и Англичанипъ, и Нѣмецъ пустились бы на подробный отчетъ ощущеній. Никто изъ нашихъ поэтовъ не былъ еще такъ скупъ на слова и выраженія, какъ Пушкинъ, такъ не смотрѣлъ осторожно за самимъ собою, чтобы не сказать неумѣреннаго и лишияго, пугаясь приторности того и другаго.

Что жъ было предметомъ его поэзіи? Все стало ся предметомъ, и пичто въ особенности. Нѣмѣетъ мысль передъ безчисленностію его предметовъ. Чѣмъ онъ пе поразился, и передъ чѣмъ не остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа и картипнаго Черкеса, до бѣдной сѣверной деревушки съ балалайкою и трепакомъ у кабака; вездѣ, всюду, на модномъ балѣ, въ избѣ, въ степи, въ дорожной кибиткѣ—все становится его предметомъ. На все, что ни есть во впутреннемъ человѣкѣ, начиная отъ его высокой и великой черты до малѣйшаго вздоха его слабости и пичтожной примѣты, его смутившей, онъ откликнулся

такъ же, какъ откликнулся на все, что ни есть въ природ' видимой и вифшней. Все становится у него отдельною картиною; все предметь его! Изо всего, какъ шичтожнаго, такъ и великаго, онъ исторгаетъ одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствуеть во всякомъ твореніи Бога-его высшую сторону, знакомую только поэту, не дёлая изъ нея никакаго примъненія къ жизни въ потребность человъку, не обнаруживая никому, зачёмъ исторгнута эта искра, не подставляя къ ней лъстницы ни для кого изъ техъ, которые глухи къ поэзін; ему ни до кого не было дела. Онъ заботился только о томъ, чтобы сказать однимъ одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: «смотрите, какъ прекрасно твореніе Бога!» и, не прибавляя ничего больше, перелетать къ другому предмету за тимъ, чтобы сказать также: «смотрите, какъ прекрасно Божіе твореніе!» Отъ этого, сочиненія его представляютъ явленіе изумительное противорѣчіемъ тъхъ впечатавній, какія опи пораждають въ читателяхъ. Въ глазахъ людей весьма умныхъ, но не имфющихъ поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкіе, мгновенные; въ глазахъ людей, одаренныхъ поэтическимъ чутьемъ, ониполныя поэмы, обдуманныя, оконченныя, все заключающія въ себъ, что имъ нужно.

На Пушкин в оборвались всв вопросы, которые дотол не задавались никому изъ наших в поэтовъ,

и въ которыхъ виденъ духъ просыпающагося времени. Зачъмъ, къ чему была его поэзія? Какое новое направление мысленному міру далъ Пушкинъ? Что сказалъ онъ нужное своему въку? Подъйствоваль ли на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвель ли вліяніе на другихъ, хотя личностію собственнаго характера, геніальными заблужденіями, какъ Байронъ и какъ даже многіе второстепенные и низшіе поэты? Зачемъ онъ данъ былъ міру и что доказаль собою? Пушкинъ данъ былъ міру на то, чтобы доказать собою, что такое самъ поэтъ, и ничего больше; что такое поэть, взятый не подъ вліяніемъ какаго нибудь времени, или обстоятельствъ, и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человъка, но въ независимости отъ всего. Чтобы, если захочетъ потомъ какой нибудь высшій душевный анатомикъ разъять и объяснить себь, что такое въ существъ своемъ поэтъ, это чуткое созданіе, на все откликающееся въ мірѣ и себѣ одному не имѣющее отклика, то чтобы онъ удовлетворенъ былъ, увидивъ это въ Пушкинв. Одному Пушкину опредвлено было показать въ себъ это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякій отдёльный звукъ, пораждаемый въ воздухв. При мысли о всякомъ поэтъ представляется больше, или меньше личность его самого. Кому, при помышленіи о Шиллеръ, не предстанетъ вдругъ эта свътлая,

младенческая душа, грезившая о лучшихъ и совершени віших в идеалах , создавшая из в них в себъ міръ и довольная тъмъ, что могла жить въ этомъ поэтическомъ мірф? Кому, читающему Байрона, не предстанетъ самъ Байронъ, этотъ гордый человькъ, облагодътельствованный всфии дарами Неба и не могшій простить ему своего иезначительнаго тфлеснаго недостатка, отъ котораго ропотъ перенесся и въ поэзію сго? Самъ Гёте, этотъ Протей изъ поэтовъ, стремившійся обиять все, какъ въ мірѣ природы, такъ и въ мірѣ наукъ, показалъ уже симъ самымъ наукообразнымъ стремленіемъ своимъ личность свою, исполненную какой - то Германской чинности и теорически - Нъмецкаго притязанія подладиться ко всёмъ временамъ и вёкамъ. Всё наши Русскіе поэты: Державинь, Жуковскій, Батюшковь удержали свою личность. У одного Пушкина ея нътъ. Что схватишь изъ его сочинений о цемъ самомъ? Поди, улови его характеръ какъ человъка? Намъсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себв только не находящій отклика. Всё сочиненія егополный арсеналъ орудій поэта. Ступай туда, выбирай себъ всякъ по-рукъ любое, и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачимъ не вышелъ? это другой вопросъ. Опъ самъ на него отвъчаетъ стихами:

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ; Мы рождены для вдохновенія, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ слышалъ значение свое лучше тъхъ, которые задавали ему запросы, и съ любовію исполиялъ его. Даже и въ тъ поры, когда метался онъ самъ въ чаду страстей, поэзія была для него святыня, точно какой-то храмъ. Не входилъ опъ туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносилъ онъ туда необдуманнаго, опрометчиваго изъ собственной жизни своей: ие вошла туда нагишемъ растрепанная дъйствительность. А между темъ все тамъ — исторія его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышаль одно только благоуханіе; но какія вещества перегорьли въ груди поэта за тёмъ, чтобы издать это благоуханіе, того никто не можетъ услышать. И какъ онъ лелвялъ ихъ въ себъ! Какъ вынашивалъ ихъ! Ни одинъ Итальянскій поэтъ не отаблываль такъ сонетовъ своихъ, какъ обработывалъ онъ эти легкія, повидимому мгновенныя созданія. Какая точность во всякомъ словъ! Какая значительность всякаго выраженія! Какъ все округлено, окончено и замкнуто! Всв онв точно перлы; трудно и решить, которая элегія лучше. Словно—сверкающіе зубы красавицы, которые уподобляетъ Царь Соломонъ овцамъ-юницамъ, только-что вышедшимъ изъ

купѣли, когда они всѣ какъ одна и всѣ равно прекрасны.

Какъ ему говорить было о чемъ инбудь, потребномъ современному обществу въ его современную минуту, когда хотблось откликнуться на все, что ни есть въ мірѣ, и когда всякій предметъ равно звалъ его? Онъ хотвлъ-было изобразить въ Опфгинф современнаго человфка и разрѣшить какую-то современную задачу-и не могъ. Столкнувши съ мъста своихъ героевъ, самъ сталъ на ихъ мфстф, и въ лицф ихъ поразился тфмъ, чёмъ поражается поэтъ. Поэма вышла собраніе разрозненныхъ ощущеній, ніжныхъ элегій, колкихъ эпиграммъ, картинныхъ идиллій-и, по прочтенін ея, намісто всего, выступаеть тоть же чудный образъ на все откликнувшагося поэта. Его совершенивішія произведенія: Борисъ Годуновъ и Полтава — тотъ же вфриый откликъ минувшему. Ничего не хотбав онв ими сказать своему времени; никакой пользы соотечествениикамъ не замышляль онъ выборомъ этихъ двухъ сюжетовъ; невидно также, чтобы онъ исполнился особеннаго участія къ кому нибудь изъвыведенныхъ здёсь героевъ и предприняль бы изъ-за того эти дв в поэмы, такъ масторски и худо. жественно отработанныя. Онъ изумился только пеобычайности двухъ историческихъ событій, и хотбяв, чтобы, подобно ему, изумились другіе.

Чтеніе поэтовъ всёхъ народовъ и вёковъ пораждало въ немъ тотъ же откликъ. Герой Испанскій Донъ Жуанъ, этотъ неистощимый предметъ безчисленнаго множества драматическихъ поэмъ, дадъ ему вдругъ идею сосредоточить все дёло въ небольшой собственной драматической картивъ, гдъ еще съ большимъ познаніемъ души выставленъ неотразимый соблазнъ развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышнъе сама Испанія. Гётевъ Фаустъ навель его вдругъ на идею сжать въ двухъ - трехъ страничкахъ главную мысль Германского поэта — и дивишься, какъ она мътко понята и какъ сосредоточена въ одно крыпкое ядро, не смотря на всю ея неопредъленную разбросанность у Гёте. Суровыя терцины Данта внушили ему мысль, въ такихъ же терцинахъ и въ духъ самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое въ Царскомъ Сель, олицетворить науку въ видь строгой жены, собирающей въ школу дътей, и себя въ видъ школьника, вырвавшагося изъ класса въ садъ, за тъмъ, чтобы остановиться передъ древними статуями, съ лирами и циркулями въ рукахъ, говорившими ему живъе науки, гдъ видно, какъ уже рано пробуждалась въ немъ эта чуткость на все откликаться.

И какъ въренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышишь запахъ, цвътъ земли, временц, народа. Въ Испаніи онъ Испанецъ, съ Грекомъ—

Грекъ, на Кавказѣ — вольный горецъ въ полномъ смыслѣ этого слова; съ отжившимъ человѣкомъ онъ дышетъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу — онъ Русскій весь съ головы до ногъ, всѣ черты нашей природы въ немъ отозвались — и все окинуто пногда однимъ словомъ, однимъ чутко-найденнымъ и мѣтко-прибраннымъ прилагательнымъ именемъ.

Свойство это въ немъ разрасталось постепенно, и онъ откликнулся бы потомъ цёликомъ на всю Русскую жизнь, такъ же, какъ откликался на всякую отдельную ея черту. Мысль о романь, который бы повъдалъ простую, безыскуственную повъсть прямо-Русской жизни, занимала его въ последнее время неотступно. Опъ бросилъ стихи единственио за тъмъ, чтобы не увлечься ничъмъ по сторонамъ и быть проще въ описаніяхъ, и самую прозу упростиль онъ до того, что лаже не нашли никакаго достоинства въ первыхъ повъстяхъ его. Пушкипъ былъ этому радъ и написалъ «Капитанскую дочку», рѣшительно лучшее Русское произведение въ повъствовательномъ родъ. Сравнительно съ «Капитанскою дочкою» всв наши романы и поввсти кажутся приторною размазнею. Чистота и безыскуственность взошли въ ней на такую высокую степень, что сама дъйствительность кажется передъ нею искуственною и каррикатурною. Въ первый разъ выступили истинно-Русскіе характеры: простой

комендантъ кръпости, капитанша, поручикъ: сама крыпость съ единственною пушкою, безтолковщина времени и простое величе простыхъ людей — все не только самая правда, но еще какъ бы лучше ея. Такъ оно и быть должно: на то и призвание поэта, чтобы изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ въ очищенномъ и лучшемъ видъ. Все показывало въ Пушкинь, что онь на то быль рождень и къ тому стремился. Почти въ одно время съ «Капитанскою дочкою» оставиль онь мастерскія пробы романовъ: Рукопись села Горохина, Царскій Арабъ и сделанный карандашемъ набросокъ большаго романа: Дубровскій. Въ последнее время набрался онъ много Русской жизни, и говорилъ обо всемъ такъ мътко и умно, что хоть записывай всякое слово — оно стоило его лучшихъ стиховъ: но еще замъчательнъе было то, что строилось внутри самой души его и готовилось освътить передъ нимъ еще больше жизнь. Отголоски этого слышны въ изданномъ уже по смерти его стихотвореніи. Много готовилось Россіи добра въ этомъ человъкъ..... Но, становясь мужемъ, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться съ большими делами, не подумалъ онъ о томъ, какъ управиться съ ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдругъ отъ насъ — и все въ государствъ услышало вдругъ, что лишилось великаго человъка.

Вліяніе Пушкина какъ поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только въ началь его поэтическаго поприща, когда онъ первыми молодыми стихами своими напомнилъбыло лиру Байрона; когда же пришелъ онъ въ себя и сталъ наконецъ не Байронъ, а Пушкинъ общество отъ него отвернулось; но вліяніе его было сильно на поэтовъ. Не сделалъ того Карамзинъ въ прозъ, что онъ въ стихахъ. Подражатели Карамзина послужили жалкою каррикатурою на него самого и довели какъ слогъ, такъ и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то онъ былъ для всёхъ поэтовъ, ему современныхъ, точно сброшенный съ неба поэтическій огонь, отъ котораго какъ свъчки зажглись другіе самоцвътные поэты. Вокругъ него вдругъ образовалось ихъ цёлое созвъздіе: Дельвигь, поэть-сибарить, который нъжился всякимъ звукомъ своей почти Эллинской лиры и, не выпивая залпомъ всего напитка поэзій, глоталь его по капль какь знатокъ винъ, присматриваясь къ цвъту и обоняя самый запахъ; Козловъ, гармоническій поэтъ, отъ котораго раздались какіе-то дотолів неслыханные, музыкально-сердечные звуки; Баратынскій, строгій и сумрачный поэтъ, который показаль такъ рано самобытное стремленіе мыслей къ міру впутреннему и сталъ уже заботиться о матеріальной отделки ихъ тогда, какъ опи еще не выэрили

въ немъ самомъ, темный и неразвившійся, сталь себя выказывать людямъ и сдёлался чрезъ то для всёхъ чужимъ и никому не близкимъ. Всёхъ этихъ поэтовъ возбудилъ на деятельность Пушкинъ; другихъ же просто создалъ. Я разумбю здёсь нашихъ, такъ называемыхъ, антологическихъ поэтовъ, которые произвели понемногу; но если изъ этихъ немногихъ душистыхъ цвътковъ сдълать выборъ, то выйдетъ книга, подъ которою подпишетъ свое имя лучшій поэтъ. Стоитъ назвать обоихъ Туманскихъ, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и нъкоторыхъ другихъ, которые не выказали бы собственнаго поэтическаго огня и благоуханныхъ движеній душевныхъ, если бы не были зажжены огнемъ поэзіи Пушкина. Даже прежніе поэты стали перестраивать ладъ лиръ своихъ. Извъстный переводчикъ Иліады, Гньдичь, прелагатель псалмовъ О. Глинка, партизань-поэть Давыдовь, наконець самь Жуковскій, наставникъ и учитель Пушкина въ искуствъ стихотворномъ, сталъ потомъ учиться самъ у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которымъ готовилось поприще не менте высокое, судя по ттмъ духовнымъ силамъ, какія они показали даже въ стихотворныхъ своихъ опытахъ, какъ то: Веневитиновъ, такъ рано отъ насъ похищенный, и Хомяковъ, слава Богу, еще живущій для какагото свътлаго будущаго, покуда еще ему самому

неразоблачившагося. Сила возбудительнаго вліянія Пушкина даже повредила многимъ, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о которомъ будеть рычь ниже; повредила именно тымь, что они стали передавать невызръвшія движенія души своей, тогда, какъ самая душа не набралась еще поэзін, доступной и близкой другимъ, и когда определено было имъ совершить прежде свое внутрениее воспитание и до времени умолкнуть. Всъхъ соблазнила эта необыкповенная, художественная отработка стихотворныхъ созданій, которую показалъ Пушквиъ. Позабывъ и общество, и всякія современныя связи съ нимъ человіка, и всякія требованія земли своей, все жило въ какой-то поэтической Элладь, повторяя стихи Пушкина:

> Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ; Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Изъ поэтовъ времени Пушкина болье всёхъ отделился Языковъ. Съ появленіемъ первыхъ стиховъ его всёмъ послышалась новая лира, разгулъ и буйство силъ, удаль всякаго выраженія, свётъ молодаго восторга и языкъ, который, въ такой силѣ, совершенствѣ и строгой подчиненности господину, еще не являлся дотолѣ им въ комъ. Имя Языковъ пришлось ему неда-

ромъ. Владветь онъ языкомъ, какъ Арабъ дикимъ конемъ своимъ, и еще какъ бы хвастается
своею властію. Откуда ни начнеть періодъ, съ
головы ли, съ хвоста, онъ выведеть его картинно, заключитъ и замкнетъ такъ, что остановишься
пораженный. Все, что выражаетъ силу молодости, пе разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ предметомъ стиховъ его.
Такъ и брызжетъ юношеская свѣжесть ото всего,
къ чему онъ ни прикоснется. Вотъ его купанье
въ рѣкѣ:

Покровы прочь! Передъ челомъ Протянемъ руки удалыя, П — бухъ!

Блистательнымъ дождемъ Взлетаютъ брызги водяные. Какая сильная волна! Какая свѣжесть и прохлада! Какъ сладострастна, какъ нѣжна Меня обнявшая наяда!

Вотъ у него игра въ свайку, которую онъ назвалъ прямо-Русскою игрою. Юноши-молодцы стали въ кружокъ:

Тяжкій гвоздь стойкомъ и плотно Бьетъ въ кольцо; кольцо бренчитъ. Вешній вечеръ беззаботно И невилимо летитъ.

Все, что вызываетъ въ юношъ отвагу — море, волны, буря, пиры и сдвинутыя чаши, братскій

союзъ на дело, твердая какъ кремень вера въ будущее, готовность ратовать за отчизну - выражается у него съ силою неестественною. Когда появились его стихи отдёльною книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадою: «зачемъ онъ назвалъ ихъ: «Стихотворенія Языкова; ихъ бы слёдовало назвать «просто: хмёль! Человёкъ съ обыкновенными «силами ничего не сдёлаетъ подобнаго; тутъ по-«требно буйство силъ». Живо помню восторгъ его въ то время, когда прочиталъ онъ стихотвореніе Языкова къ Давыдову, напечатанное въ журналь. Въ первый разъ увидьлъ я тогда слезы на лицъ Пушкина (Пушкипъ пикогда не плакаль; онъ самъ о себъ сказаль въ посланіи къ Овидію: суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ, но понимаю ихъ); я помню тъ строфы, которыя произвели у него слезы. Первая, гд поэтъ, обращаясь къ Россіи, которую уже было-признали безсильною и немощною, взываетъ такъ:

Чу! труба продребезжада!
Русь! тебѣ надменный зовъ!
Вспомяни жъ, какъ ты встрѣчада
Всѣ нашествія враговъ!
Созови отъ странъ дадекихъ
Ты своихъ богатырей,
Со степей, съ равнинъ широкихъ,
Съ рѣкъ ведикихъ, съ горъ высокихъ,
Отъ осьми твоихъ морей.

И потомъ строфа, гдѣ описывается неслыханное самопожертвованіе — предать огню собственную столицу со всѣмъ, что ни есть въ ней священнаго для всей земли:

Пламень въ небо упирая, Лютъ пожаръ Москвы реветъ. Златоглавая, святая, Ты ли гибнешь? Русь впередъ! Громче буря истребленья! Крѣпче смѣлый ей отпоръ! Это жертвенникъ спасенья, Это пламя очищенья. Это фениксовъ костеръ!

У кого не брызнутъ слезы послё такихъ строфъ? Стихи его точно разымчивой хмёль; но въ хмёль слышна сила высшая, заставляющая его подыматься къ верху. У него студентскія пирушки не изъ бражничества и пьянства, но отъ радости, что есть мочь въ рукв и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье Въ славу чести и добра.

Бѣда только, что хмѣль перешелъ мѣру, и что самъ поэтъ загулялся черезъ-чуръ на радости отъ своего будушаго, какъ и многіе изъ насъ на Руси, и осталось дѣло только въ одномъ могучемъ порывѣ.

Всёхъ глаза устремились на Языкова. Всё ждали чего-то необыкновеннаго отъ новаго поэта, отъ стиховъ котораго пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотвореній, повторившихъ слабъе то же самое; потомъ тяжелая бользнь посьтила поэта и отразилась на его дух в. Въ последнихъ стихахъ его уже не было ничего, шевелившаго Русскую душу. Въ нихъ раздались скучанія среди Нѣмецкихъ городовъ, безучастныя записки разътздовъ, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво Русскому духу. Не примътили даже необыкновенной отработки поздившшихъ стиховъ его. Его языкъ, еще болье окрыпнувшій, ему же послужиль въ улику: онъ былъ на тощихъ мысляхъ и бидномъ содержанін, что панцырь богатыря на хиломъ тель карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нътъ вовсе мыслей, а один пустозвонкие стихи, и что онъ даже и не поэтъ. Все пришло противу него въ ропотъ. Отголоски этого ропота раздались нельпо въ журналахъ, но въ основанін ихъ была правда. Языковъ не сказалъже, говоря о поэтъ, словами Пушкина:

> Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ; Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

У него, напротивъ, вотъ что говоритъ поэтъ:

Когда тебѣ на подвигъ все готово, Въ чемъ на земъѣ небесный виденъ даръ, Могучей мысли свѣтъ и жаръ И огнедышущее слово — Иди ты въ міръ, да слышитъ онъ поэта.

Положимъ, это говорится объ идеальномъ поэтъ: но идеалъ свой онъ взялъ изъ своей же природы. Если бы въ немъ самомъ уже не было началъ тому, не могъ бы и представить онъ себф такаго поэта. Нътъ, не силы его оставили, не бълность таланта и мыслей виною пустоты содержанія последнихъ стиховъ его, какъ самоуверенно возгласили критики, и даже не бользнь (бользнь дается только къ ускоренію дёла, если человёкъ проникиетъ смыслъ ея) - нътъ, другое его обезсилило: свътъ любви погаснулъ въ душћ его-вотъ почему примеркнулъ и свётъ поэзіи. Полюби потребное и нужное душь съ такою силою, какъ полюбиль ты прежде хмёль юности своей — и вдругь подымутся твои мысли наравив со стихомъ, раздается огнедышущее слово. Изобразишь намъ ту же пошлость болбзненной жизни своей, но изобразишь такъ, что содрогнется человъкъ отъ проснувшихся желфэныхъ силъ своихъ, и возблагодаритъ Бога за недугъ, давшій ему это почувствовать. Не по стопамъ Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стихъ свой; не для элегій и антологическихъ стихотвореній,

но для диопрамба и гимна родился онъ; это услышали всв. И уже скорве отъ Державина, нежели отъ Пушкина, долженъ былъ онъ засвътить свътильникъ свой. Стихъ его только тогда и входить въ душу, когда онъ весь въ лирическомъ свъту; предметъ у него только тогда живъ, когда онъ или движется, или звучить, или сіяеть, а не тогда, когда пребываетъ въ поков. Уделы поэтовъ не равны. Одному определено быть вернымъ зеркаломъ и отголоскомъ жизни — на то и данъ ему многосторонній, описательный талантъ. Другому повельно быть передовою, возбуждающею силою общества во всёхъ его благородныхъ и высшихъ движеніяхъ-и на то данъ ему лирическій талантъ. Не попадаетъ талантъ на свою дорогу потому, что не устремляетъ глазъ высшихъ на самого себя. Но Промыслъ лучше печется о человъкъ. Бъдою, зломъ и бользийо пасильно приводить онъ его къ тому, къ чему онъ не пришелъ бы самъ. Уже и въ лиръ Языкова замътно стремление къ повороту на его законную дорогу. Отъ него услышали недавно стихотвореніе «Землетрясеніе, » которое, по митнію Жуковскаго, есть наше лучшее стихотвореніе.

Изъ поэтовъ времени Пушкина отдѣлился Князь Вяземскій, хотя онъ началъ писать гораздо прежде Пушкина; но такъ-какъ его полное развитіе было при немъ, то упомянемъ о немъ здѣсь. Въ Князѣ Вяземскомъ — противоположность Язы-

кову. Сколько въ томъ поражаетъ нищета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ. Стихъ употребленъ у него какъ первое попавшееся орудіе: никакой наружной отдёлки его, никакаго также сосредоточенія и округленія мысли, за тімь, чтобы выставить ее читателю какъ драгоцънность. Онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія — импровизаціи, хотя для такихъ импровизацій нужно имфть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собралось обиліе необыкновенное всёхъ качествъ: умъ, остроуміе, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводовъ, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотвореніе его пестрый фараонъ всего вмість. Онъ не поэтъ по призванію: судьба, надфливши его всеми дарами, дала ему какъ бы въ придачу талантъ поэта, за тъмъ, чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его книгъ: Біографія Фонъ-Визина обнаружилось еще виднъе обиліе всъхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ въ одно и то же время политикъ, философъ, тонкій оцінщикь и критикь, положительный государственный челов вкъ и даже опытный в вдатель практической стороны жизни — словомъ, всь ть качества, которыя должень заключать въ себъ глубокій историкъ въ значеніи высшемъ, и если бы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонъ-Визина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навтрно, что подобнаго по достоинству исторического сочинения не представила бы намъ Европа. Но отсутствіе большаго и полнаго труда есть бользнь Киязя Вяземскаго, и это слышите въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замътно отсутствие внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ; возлъ кръпкаго и твердаго стиха, какаго нътъ ни у одного поэта, помъщается другой, ничемъ на него не похожій: то вдругъ защемить опр чемъ-то вырванными живьемъ изъ самаго сердца, то вдругъ оттолкиетъ отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу, раздавшимся совершенно не въ тактъ съ предметомъ; слышна несобранность въ себя, не полная жизнь своими силами; слышится на див всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человъка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такаго дела, которое бы заняло всъ до единой его способности, тяжеле участи последняго бедияка. Только тотъ трудъ, который заставляетъ целикомъ всего человека обратиться къ себъ и уйти въ себя, есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говорить поэтъ,

Душа прямится, крѣпнетъ воля, И наша собственная доля Опредѣляется виднѣй.

Въ то время, когда наша поэзія совершала такъ быстро своеобразный ходъ свой, воспитываясь поэтами всёхъ вёковъ и націй, обвёваясь звуками всёхъ поэтическихъ странъ, пробуя всё тоны и аккорды, одинъ поэтъ оставался въ сторонъ. Выбравши себъ самую незамътную и узкую тропу, шелъ онъ по ней почти безъ шуму, пока не переросъ другихъ, какъ кръпкій дубъ перерастаетъ всю рощу, въ началь его скрывавшую. Этотъ поэтъ-Крыловъ. Выбралъ онъ себѣ форму басни, встми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную для употребленія и почти дітскую игрушку — и въ сей басив умвлъ сдвлаться народнымъ поэтомъ. Это наша крепкая Русская голова, тотъ самый умъ, который съ родни уму нашихъ пословицъ, тотъ самый умъ, которымъ крыпокъ Русской человыкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ. Пословица не есть какое нибудь впередъ поданное мн вніе, или предположение о дёлё, но уже подведенный итогъ дълу, отсъдъ, отстой уже перебродившихъ и кончившихся событій, окончательное извлеченіе силы дёла изъ всёхъ сторонъ его, а не изъ одной. Это выражается и въ поговоркъ : «одна ръчь не пословица». Въ следствіе этого задняго ума, или ума окончательныхъ выводовъ, кото-

рымъ преимущественно над бленъ передъ другими Русскій челов'єкъ, наши пословицы значительніве пословицъ всёхъ другихъ народовъ. Сверхъ полноты мыслей, уже въ самомъ образѣ выраженія въ нихъ отразилось много народныхъ свойствъ нашихъ; въ нихъ все есть: издъвка, насмъшка, попрекъ, словомъ-все шевелящее и задирающее за живое; какъ стоглазый Аргусъ глядить изъ нихъ каждая на человъка. Всъ великіе люди, отъ Пушкина до Суворова и Петра, благоговъли передъ нашими пословицами. Уважение къ нимъ выразилось многими поговорками: «пословица недаромъ молвится,» или «пословица вовъкъ не сломится». Извъстно, что если сумъешь замкнуть річь ловко-прибранною пословицею, то симъ объяснишь ее вдругъ народу, какъ бы сама по себъ ни была она свыше его понятія.

Отсюда-то ведетъ свое пропехождение Крыловъ. Его басни отнюдь не для дѣтей. Тотъ ошибется грубо, кто назоветъ его баснописцемъ въ такомъ смыслѣ, въ какомъ были баснописцы Дафонтенъ, Дмитріевъ, Хемницеръ и наконецъ Измайловъ. Его притчи — достояніе народное, и составляютъ книгу мудрости самого народа. Звѣри у него мыслятъ и поступаютъ слишкомъ по-Русски; въ ихъ продѣлкахъ между собою слышны продѣлки и обряды производствъ внутри Россіп. Кромъ вѣрнаго звѣринаго сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медвѣдь,

волкъ, но даже самъ горшокъ поворачивается какъ живой, они показали въ себъ еще и Русскую природу. Даже осель, который у него до того опредълился въ характеръ своемъ, что стоитъ ему высунуть только уши изъ какой нибуль басни, какъ уже читатель вскрикиваетъ вперелъ: «это осель Крылова!» даже осель, не смотря на свою принадлежность климату другихъ земель. явился у него Русскимъ челов комъ. Нъсколько лътъ производя кражу по чужимъ огородамъ. онъ возгорълся вдругъ чинолюбіемъ, захотълъ ордена и заважничалъ страхъ, когда хозяинъ повъсилъ ему на шею звонокъ, не размысля того. что теперь всякая кража и пакость его будутъ видны встмъ и привлекутъ отовсюду побои на его бока. Словомъ — всюду у него Русь и пахнетъ Русью. Всякая басня его имветь, сверхь того, историческое происхождение. Не смотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушіе къ событіямъ современнымъ, поэтъ однако же слъдилъ всякое событіе внутри государства: на все подавалъ свой голосъ. и въ голосъ этомъ слышалась разумная середина. примиряющій, третейскій судь, которымь такъ силенъ Русскій умъ, когда достигаетъ до своего полнаго совершенства. Строго взвишеннымъ и крвпкимъ словомъ, такъ разомъ онъ и опредвлить дёло, такъ и означить, въ чемъ его истинное существо. Когда ифкоторые черезъ-чуръ военные люди стали - было уже утверждать, что все въ государствахъ должно быть основано на одной военной силѣ и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали въ свою очередь притруппвать надъ всёмъ, что ни есть военнаго, изъ-за того тодько, что нёкоторые изъ военныхъ не понимали истинной важности своего званія — врыдовъ написалъ знаменитый споръ пушекъ съ парусами, въ которомъ вводитъ обѣ стороны въ ихъ законныя границы симъ замѣчательнымъ четверостишіемъ:

Держава всякая сильна, Когда устроены въ ней мудро части: Оружіемъ врагамъ она сильна, А паруса — гражданскія въ ней власти.

Какая мѣткость опредѣленія! Безъ пушекъ не защитишься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь. Когда у нѣкоторыхъ доброжелательныхъ, но не дальнозоркихъ начальниковъ утвердилосьбыло странное миѣніе, что нужно опасаться бойкихъ, умныхъ людей и обходить ихъ въ должностяхъ изъ-за того единственно, что нѣкоторые изъ нихъ были когда-то шалуны и замѣшались въ безразсудное дѣло, онъ написалъ не меньше замѣчательную басню: «Двѣ бритвы», и въ ней справедливо попрекнулъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся

И держатъ при себъ охотиви дураковъ.

Особенно слышно, какъ онъ вездѣ держитъ сторону ума, какъ проситъ не пренебрегать умиаго

человъка, но умъть съ нимъ обращаться. Это отразилось въ басн'в «Музыканты», которую заключиль онъ словами: «По мнь, ужь лучше пей. да дёло разумёй!» Не потому онъ это сказалъ. чтобы хотфлъ похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, какъ некоторые, набравши къ себъ, намъсто мастеровъ дъла, люлей Богъ въсть какихъ, еще и хвастаются тъмъ, говоря, что хоть мастерства они и не смыслять. по за то отличнъйшаго поведенія. Окъ зналъ. что съ умнымъ человъкомъ все можно слълать и не трудно обратить его къ хорошому поведенію. если сумвешь умно говорить съ нимъ, но дурака трудно сделать умнымъ, какъ ни говори съ нимъ. «Въ воръ — что въ моръ; а въ дуракъ — что въ пръсномъ молокъ», говоритъ наша пословица. Но и умному дёлаеть онъ также крепкія заметки. сильно попрекнувши его въ баснъ «Прудъ и Ръка» за то, что далъ задремать своимъ способностямъ, и строго укоривши въ баснъ «Сочинитель и Разбойникъ» за развратное и злое ихъ направление. Вообще его занимали вопросы важные. Въ книгъ его всъмъ есть уроки, всъмъ степенямъ въ государствъ, начиная отъ высшаго сановника и до послѣдняго труженика. работающаго въ низшихъ рядахъ государственныхъ, которому указываетъ онъ на высокій удълъ въ видъ Пчелы, не ищушей отличать своей работы.

Но сколь и тотъ почтенъ, кто въ низости сокрытой, За всѣ труды, за весь потерянный покой. Пи славою, ни почестьми не льстится И мыслыю оживленъ одной, Что къ пользѣ общей онъ трудится.

Слова эти останутся доказательствомъ втчнымъ, какъ благородна была душа самого Крылова. Ни одинъ изъ поэтовъ не умълъ сдълать свою мысль такъ ощутительною, и выражаться такъ доступно всемъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плинительной, грозной и даже грязной, до передачи малфишихъ оттънковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано метко, такъ найдено втрно и такъ усвоено кртпко вещи, что даже и опредълить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаеть его слога. Предметъ, какъ бы не имъя словесной оболочки, выступаеть самъ собою, натурою передъ глаза. Стиха его также не схватишь. Никакъ не опредълишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, где предметъ у него звучить; движется, гдв предметь движется; крипчаеть, гди крипнеть мысль, и становится вдругъ легкимъ, гдъ уступаетъ легковъсной болтовић дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летаетъ какъ муха, то являясь вдругъ въ данномъ, шестистопномъ стихъ, то въ быстромъ одностопномъ; расчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ она ощутительно самую невыразимую ея духовность. Стоитъ вспомнить величественное заключение басни «Двѣ бочки»:

Великій человѣкъ лишь виденъ на дѣлахъ, II лумаетъ свою онъ крѣпку луму Безъ шуму.

Тутъ отъ самаго размѣщенія словъ какъ бы слышится величіе ушедшаго въ себя человѣка.

Отъ Крылова вдругъ можно перейти къ другой сторонъ нашей поэзіи — поэзіи сатирической. У насъ у всёхъ много проніи. Она видна въ нашихъ пословицахъ и пъсняхъ и, что всего изумительние, часто тамъ, гди видимо страждетъ душа и не расположена вовсе къ веселости. Глубина этой самобытной проніи еще предъ нами не разоблачилась потому, что, воспитываясь всёми Европейскими воспитаніями, мы и туть отдалились отъ роднаго корня. Наклонность къ проніи однако жъ удержалась, хотя и не въ той формъ. Трудно найти Русскаго человъка, въ которомъ бы не соединялось, вмёстё съ умёньемъ предъ чёмъ нибудь истинно возблагоговъть, свойство - надъ чёмъ нибудь истинно посмёнться. Всё наши поэты заключали въ себъ это свойство. Державинъ крупною солью разсыпаль его у себя въ большей половинъ одъ своихъ. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у Князя Вяземскаго; оно слышно даже

у такихъ поэтовъ, которые въ характеръ своемъ имѣли иѣжное, меланхолическое расположеніе: у Капниста, у Жуковскаго, у Карамзина, у Князя Долгорукаго; оно есть что - то сродное намъ Естественно, что у насъ должны были развиться писатели собственно сатирическіе. Уже въ то время, когда Ломоносовъ настраивалъ свою лиру на высокій лирическій ладъ, Князь Кантемиръ находилъ пищу для сатиры, и хлесталъ ею глупости едва начинавшагося общества. Въ разныя эпохи появлялось у насъ множество сатиръ, эпиграммъ, насмѣшливыхъ перелицевокъ на изнанку извъстнъйшихъ произведеній и всякаго рода пародій фдкихъ, злыхъ, которыя останутся, в вроятно, всегда въ рукописяхъ и въ которыхъ всюду видна большая сила. Стоитъ вспомнить пародіи Князя Горчакова, сатиру на литераторовъ Воейкова: «Домъ сумасшедшихъ», и талантливыя пародіи Михайла Дмитріева, гдв желчь Ювенала соединилась съ какимъ-то особеннымъ Славянскимъ добродушіемъ. Но сатира скоро попросила себъ поприща обширивишаго и перешла въ драму. Театръ начался у насъ такъ же, какъ и повсюду, сначала подражаніями; потомъ стали пробивать черты оригинальныя. Въ трагедін явились правственная сила и иезнание челов ка подъ условіємъ взятой эпохи и віжа; въ комедін-легкія насмёшки надъ смёшными сторонами общества, безъ взгляда въ душу человъка. Имена Озерова,

Княжнина, Капписта, Князя Шаховскаго, Хмѣльницкаго, Загоскина. А. Писарева помнятся съ уваженіемъ; по все это поблѣднѣло передъ двумя яркими произведеніями: передъ комедіями Фонъвизина «Недоросль» и Грибоѣдова «Горе отъ ума», которыхъ весьма остроумно назвалъ Князь Вяземскій двумя современными трагедіями. Въ нихъ уже не легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, но раны и болѣзни нашего общества, тяжелыя злоупотребленія внутреннія, которыя безпощадною силою ироніи выставлены въ очевидности потрясающей. Обѣ комедіи взяли двѣ разныя эпохи. Одна поразила болѣзни отъ непросвѣщенія, другая — отъ дурио – понятаго просвѣщенія.

Комедія Фонъ-Визина поражаєть огрубѣлое звѣрство человѣка, происшедшее отъ долгаго, безчувственнаго, непотрясаемаго застоя въ отдѣленныхъ углахъ и захолустьяхъ Россіи. Она выставила такъ страшно эту кору огрубенія, что въ ней почти не узнаєшь Русскаго человъка. Кто можетъ узнать что нибудь Русское въ этомъ злобномъ существѣ, исполненномъ тиранства, какова Простакова, мучительница крестьянъ, мужа и всего, кромѣ своего сына? А между тѣмъ чувствуешь, что пигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь къ своему дѣтищу есть наша сильная Русская любовь, ко-

торая въ человъкъ, потерявшемъ свое достоииство, выразилась въ такомъ извращенномъ видъ, въ такомъ чудномъ соединении съ тиранствомъ, такъ, что чемъ более она любитъ свое дитя, тымь болье ненавидить все, что не есть ел дитя. Потомъ характеръ Скотинина — другой типъ огрубленія. Его неуклюжая природа, не получивъ на свою долю никакихъ сильныхъ и неистовыхъ страстей, обратилась въ какую-то бол ве спокойную, въ своемъ родъ, художественную любовь къ скотинъ, на мъсто человъка: свиньи сдълались для него то же, что для любителя искуствъ картинная галлерея. Потомъ супругъ Простаковой - несчастное, убитое существо, въ которомъ и тъ слабыя силы, какія держались, забиты понуканіями жены, полное притупленіе всего! Наконецъ самъ Митрофапъ, который, ничего не заключая злобнаго въ своей природѣ, не имѣя желанія наносить кому либо несчастіе, становится нечувствительно, съ помощію угожденій и баловства, тираномъ всёхъ, и всего более техъ, которые его сильите любять, то есть, матери и няньки, такъ, что напосить имъ оскорбление - савлалось ему уже наслажденіемъ. Словомъ — лица эти какъ бы уже не Русскія; трудно даже и узнать въ нихъ Русскія качества, исключая только разви одну Еремиевну да отставнаго солдата. Съ ужасомъ слышишь, что уже на нихъ не поджиствуень ни вліяніемъ церкви, ни обычаями старины, отъ которыхъ удерживалось въ нихъ одно пошлое, и только одному желёзному закону здёсь мёсто. Все въ этой комедіи кажется чудовищною каррикатурою на Русское. А между тёмъ, нётъ ничего въ ней каррикатурнаго: все взято живьемъ съ природы и провёрено знаніемъ души. Это тё неотразимо – страшные идеалы огрубленія, до которыхъ достигъ человёкъ Русской земли.

Комедія Грибо в дова взяла другое время общества — выставила бользни отъ дурно-понятаго просвещения, отъ принятия глупыхъ светскихъ мелочей намъсто главнаго, словомъ — взяла Донкишотскую сторону нашего Европейскаго образованія, несвязавшуюся смёсь обычаевь, слёлавшую Русскихъ не Русскими, но иностранцами. Типъ Фамусова такъ же глубоко постигнутъ, какъ и Простаковой. Такъ же наивно, какъ хвастается Простакова своимъ невъжествомъ, онъ хвастается полупросвещеніямъ, какъ собственнымъ, такъ и всего того сословія, къ которому принадлежитъхвастается темъ, что Московскія девицы верхнія выводять нотки, словечка два не скажуть, все съ ужимкою; что дверь у него отперта для всёхъ, какъ званыхъ, такъ и незваныхъ, особенно для иностранныхъ; что канцелярія у него набита ничего нед флающею роднею. Онъ и благопристойный, степенный человъкъ и волокита, и читаетъ мораль и мастеръ такъ пообъдать, что въ три дня не сварится. Онъ даже вольнодумецъ, если

соберется съ подобными себф стариками, и въ то же время готовъ не допустить на выстрилъ къ столицамъ молодыхъ вольнодумцевъ, которыхъ именемъ честитъ всвхъ, кто не подчинился принятымъ свътскимъ обычаямъ ихъ общества. Въ существъ свосмъ это одно изъ тъхъ вывътрившихся лицъ, въ которыхъ, при всемъ ихъ свътскомъ comme il faut, не осталось ровно ничего; которыя своимъ пребываніемъ въ столицѣ и службою такъ же вредны обществу, какъ другія ему вредны своею неслужбою и огрубълымъ пребываніемъ въ деревив. Вредны во-первыхъ собственнымъ имъціямъ своимъ-тьмъ, что, продавши ихъ въ руки наемниковъ и управителей, требуя и ваолер чхиово кир членей очито данеть нихъ полько денегь для своихъ баловъ и объдовъ званыхъ и незваныхъ, они разрушили истинно-законныя узы, связавшія пом'єщиковъ съ крестьянами; вредны во-вторыхъ на служащемъ поприще-темъ, что, доставляя места однимъ только ничего нед влающимъ родственникамъ своимъ, отняли у государства истинныхъ дёльцевъ, и отвадили охоту служить у честнаго челов вка; вредны наконецъ въ - третьихъ духу правительства своею двусмысленною жизнію — тімь, что подъ личиною усердія и благонам вренности, требуя поддёльной нравственности отъ молодыхъ людей и развратничая въ то же время сами, возбудили пегодование молодежи, неуважение къ старости и заслугамъ и наклонность къ вольнодумству

дъйствительному у тъхъ, которые имъютъ некрипкія головы и способны вдаваться въ крайности. Не меньше замичателень другой типь: отъявленный мерзавецъ Загорфикій, вездф ругаемый и, къ изумленію, всюду принимаемый; лгунъ, плуть, но въ то же время мастеръ угодить всякому сколько нибудь значительному, или сильному лицу доставленіемъ ему того, къ чему онъ грѣ-, ховно падокъ; готовый, въ случав надобности, саблаться патріотомъ и ратоборцемъ нравственности, зажечь костры и на нихъ предать пламени вст книги, какія ни есть на свтте, а въ томъ числъ и сочинителей даже самыхъ басень, и симъ обнаружившій, что, не боясь ничего, даже самой позорнъйшей брани, боится однако жъ насмешки, какъ чортъ креста. Не меньше замечателенъ третій типъ: глупый либералъ Репетиловъ, рыцарь пустоты во встхъ ея отношеніяхъ, рыскающій по ночнымъ собраніямъ, радующійся какъ Богъ въсть какой находкъ, когда удается ему пристегнуться къ какому нибудь обществу, которое шумить о томъ, чего онъ не понимаетъ, чего и расказать даже не умбеть, по котораго бредни слушаетъ онъ съ чувствомъ, въ увъренности, что попалъ наконецъ на настоящую дорогу, и что тутъ кроется дъйствительно какоето общественное дъло, которое хотя еще не созрѣло, но какъ разъ созрѣетъ, если только о немъ пошумятъ побольше, станутъ почаще соби-

раться по почамъ, да позадористве между собою спорить. Не меньше замфчателенъ четвертый типъ: глупый Скалозубъ, понявшій службу единственно въ умфиьи различать форменныя отлички, но, при всемъ томъ, удержавшій какой-то свой особенный философскій взглядъ на чины, признающійся откровенно, что онъ ихъ считаетъ какъ необходимые каналы къ тому, чтобы попасться въ генералы, а тамъ ему хоть трава не рости-всъ прочія тревоги ему ни по чемъ, а обстоятельства времени и втка для него неголоволомиая наука: онъ искренно увъренъ, что весь міръ можно успокоить, давши ему въ Волтеры фельдфебеля. Не меньше замѣчательный также типъ и старуха Хлёстова, жалкая смёсь пошлости двухъ въковъ, удержавшая изъ старинныхъ временъ только одно пошлое съ притязаніями на уваженіе отъ новаго поколвнія, съ требованіями почтенія къ себъ отъ тъхъ самыхъ людей, которыхъ сама презпраетъ, готовая выбранить вслухъ и встричнаго и поперечнаго, за то только, что не такъ къ ней сълъ, или передъ нею оборотился, ни къ чему не питающая никакой любви и никакаго уваженія, но покровительница арапченокъ, мосекъ и людей въ род Молчалина — словомъ, старуха-дрянь въ полномъ смыслѣ этого слова. Самъ Молчалинъ тоже замбчательный типъ. Мѣтко схвачено это лицо безмолвное, низкое, покамъстъ тихомолкомъ пробирающееся въ люди,

но въ которомъ, по словамъ Чапкаго, готовится будущій Загор вцкій. Такое скопище уродовъ общества, изъ которыхъ каждый окаррикатурилъ какое нибудь митніе, правило, мысль, извративши по-своему законный смыслъ ихъ, должно было вызвать въ отпоръ ему другую крайность, которая обнаружилась ярко въ Чацкомъ. Въ досаль и въ справедливомъ негодовании противу ихъ . всёхъ. Чацкій переходить также въ излишество. не замѣчая, что черезъ это самое и черезъ этотъ невоздержный языкъ свой онъ делается самъ нестерпимъ и даже смешенъ. Все лица комедіи Грибовдова суть такія же двти полупросвыщенія, какъ Фонъ - Визиновы - дъти непросвъщенія, Русскіе уроды, временныя, преходяція лица, образовавшіяся среди броженія новой закваски. Прямо-Русскаго типа нътъ ни въ комъ изъ нихъ; не слышно Русскаго гражданина. Зритель остается въ недоумъніи на счеть того, чьмъ долженъ быть Русскій человікь. Даже то лицо, которое взято, повидимому, въ образецъ, то есть, самъ Чацкій, показываетъ только стремленіе чёмъ-то сдёлаться, выражаеть только негодование противу того, что презрѣнно и мерзко въ обществѣ, но не даетъ въ себъ образца обществу.

Объ комедіи исполняють плохо сценическія условія; въ семъ отношеніи ничтожная Французская пьеса ихъ лучше. Содержаніе, взятое въ интригу, ни завязано плотно, ни мастерски раз-

вязано. Кажется, сами комики о немъ не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержаніе и соображая съ нимъ выходы и уходы лицъ своихъ. Степень потребности побочныхъ характеровъ и ролей измфрена также не въ отношении къ герою пьесы, но въ отношении къ тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствіемъ своимъ на сцень, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. Въ противномъ же случат, то есть, если бы они выполнили и эти необходимыя условія всякаго драматическаго творенія и заставили каждое изъ лицъ, такъ мътко схваченныхъ в постигнутыхъ, изворотиться передъ зрителемъ въ живомъ действін, а не въ разговорі - это были бы два высокія произведенія нашего генія. И теперь даже ихъ можно назвать истинно-общественными комедіями, и подобнаго выраженія, сколько мив кажется, не принимала еще комедія ни у одного изъ народовъ. Есть слады общественной комедін у древнихъ Грековъ; но Аристофанъ руководился болбе личнымъ расположениемъ, нападалъ на злоупотребленія одного какаго нибудь человіка и не всегда имблъ въ виду истину; доказательствомъ тому то, что онъ дерзнулъ осмать Сократа. Наши комики двигнулись общественною причиною, а не собственною; возстали не противъ одного лица, но противъ цълаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества

отъ прямой дороги. Общество сдёлали они какъ бы собственнымъ своимъ тёломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ насмѣшки. Это—продолженіе той же брани свёта со тьмой, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго Русскаго дёлаетъ уже невольно ратникомъ свёта. Обё комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились онё почти сами собою, въ видё какаго-то грознаго очищенія. Вотъ почему по слёдамъ ихъ не появлялось въ нашей литературё ничего имъ подобнаго и, вёроятно, долго не появится.

Со смертію Пушкина остановилось движеніе ноэзіи нашей впередъ. Это однако же не значитъ, чтобы духъ ея угаснулъ; напротивъ, онъ какъ гроза невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота въ воздухѣ возвѣщаетъ его приближеніе. Уже явились и теперь люди не безъ талантовъ. Но еще все находится подъ сильнымъ вліяніемъ гармоническихъ звуковъ Пушкина; еще никто не можетъ вырваться изъ этого заколдованнаго, имъ очертаннаго круга, и показать собственныя силы. Еще даже не слышитъ никто, что вокругъ него настало другое время, образовались стихіи новой жизни и раздаются вопросы, которые дотолѣ не раздавались; а потому ни въ комъ изъ нихъ еще нѣтъ самоцвѣтности. Ихъ

даже не следуетъ называть по именамъ, кроме одного Лермонтова, который себя выставиль впередъ больше другихъ и котораго уже ивтъ на свътъ. Въ немъ слышатся признаки таланта первостепениаго; поприще велькое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звъзда, которой управление захотилось ему надъ собою признать. Попавши съ самаго начала въ кругъ того общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ и переходнымъ, которое, какъ бъдное растеніе, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степямъ, слыша само, что не прирости ему ни къ какой другой почвѣ, и его жребій—завянуть и пропасть, онъ уже съ раннихъ поръ сталъ выражать то раздирающее сердце равнодушіе ко всему, которое не слышалось еще ни у одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостныя встричи, безпечальныя разставанія, странныя, безсмысленныя любовныя узы, неизвъстно зачъмъ заключаемыя и неизвъстно зачъмъ разрываемыя, стали предметомъ стиховъ его и подали случай Жуковскому весьма втрно опредилить существо этой поэзін словомъ: безочарованіе. Съ помощію таланта Лермонтова, оно саблалось-было на время моднымъ. Какъ ивкогда съ легкой руки Шиллера проиеслосьбыло по всему свъту очарование и стало моднымъ, какъ потомъ' съ тяжелой руки Байрона пошло въ ходъ разочарованіе, порожденное, можетъ быть,

излишнимъ очарованіемъ, и стало также на время молнымъ, такъ наконецъ пришла очередь и безочарованію, родному дітищу Байроновскаго разочарованія. Существованіе его, разумбется, было кратковременные всыхы прочихы, потому что вы безочарованіи ровно нётъ никакой приманки ни для кого. Признавши надъ собою власть какагото обольстительнаго демона, поэтъ, покушался не разъ изобразить его образъ, какъ бы желая стихами отъ него отдълаться. Образъ этотъ не вызначенъ опредълительно, даже не получилъ того обольстительнаго могущества надъ человъкомъ. которое онъ хотълъ ему придать. Видно, что выросъ онъ не отъ собственной силы, но отъ усталости и лёни человека сражаться съ нимъ. Въ неоконченномъ его стихотвореніи, названномъ: «Сказка для дётей», образъ этотъ получаетъ больше определительности и больше смысла. Можеть быть, съ окончаніемъ этой пов'єсти, которая есть его лучшее стихотвореніе, отділался онъ отъ самого духа и витсть съ нимъ и отъ безотраднаго своего состоянія (приміты тому уже сіяють въ стихотвореніяхъ «Ангелъ», «Молитва» и нькоторыхъ другихъ), если бы только сохранилось въ немъ самомъ побольше уваженія и любви къ своему таланту. Но никто еще не игралъ такъ легкомысленно съ своимъ талантомъ, и такъ не старался показать къ нему какое-то даже хвастливое презрѣніе, какъ Лермонтовъ. Незамѣтно въ

немъ никакой любви къ дътямъ своего же воображенія. Ни одно стихотвореніе не выносилось въ немъ, пе возлеленлось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ себъ самомъ; самый стихъ не получилъ еще своей собственной, твердой личности и бледно напоминаеть то стихъ Жуковскаго, то Пушкина — повсюду излишество и многорѣчіе. Въ его сочиненіяхъ прозаическихъ гораздо больше достоинства. Никто еще не писалъ у насъ такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Тутъ видно больше углубленія въ дінствительность жизни-готовился будущій великій живописецъ Русскаго быта..... Но внезапная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное въ судьбъ нашихъ поэтовъ. Какъ только кто нибудь изъ нихъ, упустивъ изъ виду свое главное поприще и назначение, бросался за другое, или же опускался въ тотъ омуть свътскихъ отношеній, гдв не следуеть ему быть, и где нетъ места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдругъ изъ нашей среды. Три первостепенныхъ поэта: Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ, одинъ за другимъ, въ виду всъхъ были похищены насильственною смертію, въ теченіе одного десятилітія, въ поръ самаго цвътущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ — и никого это не поразило. Даже не содрогнулось в'треное племя.

Но пора однако же сказать въ заключение. что такое наша поэзія вообще? зачёмь она была. къ чему служила, и что сделала для всей Русской земли нашей? Имъла ли она вліяніе на духъ современнаго ей общества, воспитавши и облагородивши каждаго сообразно его мфсту, и возвысивши понятія всёхъ вообще сообразно духу земли и кореннымъ силамъ народа, которыми должно двигаться государство? Или же она была просто втрною картиною нашего общества, картиною полною и подробною, яснымъ зеркаломъ всего нашего быта? Не была она ни тъмъ, ни другимъ; ни того, ни другаго она не сдълала. Она была, почти незнаема и невъдома нашимъ обществомъ, которое въ то время воспитывалось другимъ воспитаніемъ, подъ вліяніемъ гувернеровъ Французскихъ, Немецкихъ, Англійскихъ, подъ вліяніемъ выходцевъ изо всёхъ странъ, встхъ возможныхъ сословій, съ различными образами мыслей, правилъ и направленій. Общество наше, чего не случалось еще досель ни съ однимъ народомъ, воспитывалось въ невъдъніи земли своей посреди самой земли своей. Даже языкъ былъ позабыть такъ, что поэзіи нашей были даже отръзаны дороги и пути къ тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она къ обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила въ гостиную какое нибудь

стихотворное произведение, или же плодъ неэрълой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвъчавшее какимъ нибудь чужеземно-вольнодумнымъ мыслямъ, занесеннымъ въ голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиною, что общество узнавало о существованіи среди него поэта. Словомъ-поэзія наша не поучала общество, ни выражала его. Какъ бы слыша, что ея участь не для современнаго общества, неслась она все время свыше общества: если жъ и опускалась къ нему, то развѣ за тыть. только, чтобы хлеснуть его бичемъ сатиры, а не передавать его жизнь въ образецъ потомству. Дѣло странное: предметомъ нашей поэзіи все же были мы, но мы въ ней не узнаемъ себя. Когда поэтъ показываетъ намъ наши лучнія стороны, намъ это кажется преувеличеннымъ, и мы почти готовы не втрить тому, что говорить намъ о насъ же Державинъ. Когда же выставляетъ писатель наши низкія стороны, мы опять не втримъ, и намъ это кажется каррикатурою. Есть точно въ томъ и другомъ какъ бы какая-то преувеличенная сила, хотя въ самомъ деле преувеличения иетъ. Причиною перваго то, что наши лирические поэты, владия тайною прозривать въ зерий, почти непримътномъ для простыхъ глазъ, будущій великолбиный плодъ его, выставляли очищеннъе всякое свойство наше. Причиною втораго то, что сатирические наши писатели, нося въ душт своей,

хотя еще и неясно, идеалъ уже лучшаго Русскаго человѣка, видѣли яснѣе все дурное и низкое дъйствительно-Русского человъка. Сила негодованія благороднаго давала имъ силу выставлять ярче ту же вещь, нежели какъ ее можетъ увидъть обыкновенный человъкъ. Вотъ отъ чего въ последнее время, сильнее всехъ прочихъ свойствъ нашихъ, развилась у насъ насмъщливость. Все смъется у насъ одно надъ другимъ, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смѣющееся надъ всѣмъ равно, надъ стариною и надъ новизною, и благогов вющее только предъ однимъ нестар вющимъ и въчнымъ. И такъ поэзія наша не выразила намъ нигдъ Русскаго человъка вполнъ, ни въ томъ идеаль, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той дъйствительности, въ какой онъ нынѣ есть. Она собрала только въ кучу безчисленные оттынки разнообразныхъ качествъ нашихъ; она совокупила только въ одно казнохранилище отдъльно взятыя стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспъло еще время живописать себя цъликомъ и хвастаться собою; что еще нужно намъ самимъ прежде организоваться, стать собою и сделаться Русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа къ тому, чтобы принять ей принадлежащую форму; еще не успѣли мы вывести итоговъ изъ множества всякихъ элементовъ и началъ, нане-

сенныхъ отовсюду въ нашу землю; еще во всякомъ изъ насъ безтолковая встрвча чужеземнаго съ своимъ и неразумное извлечение того самаго вывода, для котораго повельна Богомъ эта встрыча. Слыша это, поэты какъ бы заботились только о томъ, чтобы не пропало въ этой борьбъ лучшее изъ нашей природы. Это лучшее забирали онн отовсюду, гдв находили, и спвшили его выносить на свътъ, гдъ и какъ его поставить. Такъ бъдный хозяинъ, изъ обхваченнаго пламенемъ дома, старается выхватить только то, что есть въ немъ драгоцинивштаго, не заботясь о прочемъ. Поэзія наша звучала не для современнаго ей времени, но чтобы — если настанетъ наконецъ то благодатное время, когда мысль о впутреннемъ построеніи челов ка въ такомъ образ въ какомъ повел влъ ему состроиться Богъ изъ самородныхъ началъ земли, сделается наконецъ у насъ общею по всей Россіи и равно желанною всемъ — то чтобы увидили мы, что есть дийствительно въ насъ лучшаго, собственно нашего, и не позабыли бы его выбстить въ свое построение. Наши собственныя сокровища станутъ намъ открываться больше и больше, по мёр в того, какъ мы станемъ внимательные вчитываться въ нашихъ поэтовъ. По мъръ большаго и лучшаго ихъ узнанія намъ откроются и другія ихъ высшія стороны, досель почти никъмъ не замъчаемыя: увидимъ, что они были не одними казначеями сокровищъ нашихъ,

но отчасти даже и строителями нашими, или дъйствительно имъя о томъ мысль, или ея не имъя, но показавши своею высшею отъ насъ природою которое нибудь изъ нашихъ народныхъ качествъ, которое въ нихъ развилось вилибе. за тъмъ именно, чтобы блеснуть предъ нами во всей краст своей. Это стремление Державина начертать образъ непреклоннаго, твердаго мужа въ какомъ-то библейско-исполинскомъ величіи. не было стремленіемъ произвольнымъ; начала ему онъ услышалъ въ нашемъ народъ. Широкія черты человъка величаваго носятся и слышатся по всей Русской землъ такъ сильно, что даже чужеземцы, заглянувшіе во внутрь Россіи, ими поражаются еще прежде, нежели успъваютъ узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно одинъ изъ нихъ, издавшій свои записки съ тъмъ именно; чтобы показать Европ' съ дурной стороны Россію \*, не могъ скрыть изумленія своего при видъ простыхъ обитателей деревенскихъ избъ нашихъ. Какъ пораженный, останавливался онъ передъ нашими маститыми, бёловласыми старцами, сидящими у пороговъ избъ своихъ, которые казались ему величавыми патріархами древнихъ библейскихъ временъ. Не одинъ разъ сознался онъ, что нигав въ другихъ земляхъ Европы, гдъ ни путешествовалъ онъ, не представлялся ему образъ человъка въ такомъ величіи, близкомъ

<sup>\*</sup> Маркизъ Кюстинъ.

къ патріархально - библейскому. И эту мысль повторилъ онъ нѣсколько разъ на страницахъ своей растворенной ненавистію къ намъ книги. Это свойство чуткости, которое въ такой высокой степени обнаружилось въ Пушкинъ, есть наше народное свойство. Вспомнимъ только одни названія, которыми народъ самъ характеризуетъ въ себъ это свойство, напримъръ, название ухо, которое дается такому человику, въ которомъ всв жилки горять и говорять, который мигь не постоить безъ дёла; удача — всюду співющій и вездъ успъвающій; и множество есть у насъ другихъ названій, опредёляющихъ различные оттънки и уклоненія этого свойства. Свойство это велико: не полонъ и суровъ выйдетъ Русскій мужъ, начертанный Державинымъ, если не будетъ въ немъ чутья откликаться живо на всякій предметъ въ природѣ, изумляясь на всякомъ тагу красотъ Божьяго творенія. Этоть умъ, умъющій найти законную середину всякой вещи, который обнаружился въ Крыловъ, есть нашъ истипио-Русскій умь. Только въ Крыловь отразился тотъ върный тактъ Русскаго ума, который, умъя выразить истинное существо всякаго дела, уметь выразить его такъ, что никого не оскорбитъ выражениемъ и не возстановить ни противъ себя, ни противъ мысли своей, даже несходныхъ съ нимъ людей — однимъ словомъ, тотъ върный тактъ, который мы потеряли среди нашего свът-

скаго образованія и который сохранился досель у нашего крестьянина. Крестьянинъ нашъ умфетъ говорить со всеми себя высшими такъ свободно. какъ никто изъ насъ, и ни однимъ словомъ не покажетъ неприличія, тогда, какъ мы часто не умфемъ поговорить даже съ равнымъ себъ такимъ образомъ, чтобы не оскорбить его какимъ нибудь выраженіемъ. За то уже, въ комъ изъ насъ лействительно образовался этотъ сосредоточенный, върный, истинно-Русскій тактъ ума-онъ у насъ пользуется уваженіемъ всёхъ; ему всё позволять сказать то, чего никому другому не позволять; на него никто ужъ и не сердится. У всёхъ нашихъ писателей бывали враги, даже у самыхъ незлобивишихъ и прекрасивишихъ душою (стоитъ вспомнить Карамзина и Жуковскаго); но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага рвануться на дёло добра, которая такъ и буйствуетъ въ стихахъ Языкова, есть удаль нашего Русскаго народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое даетъ у насъ вдругъ молодость и старцу и юношъ, если только предстанетъ случай рвануться всъмъ на дъло, невозможное ни для какаго другаго народа, которое вдругъ сливаетъ у насъ всю разнородную массу, между собою враждующую, въ одно чувство, такъ, что и ссоры, и личныя выгоды каждаго, все позабыто, и вся Россія одинъ человъкъ. Всъ эти свойства, обнаруженныя

нашими поэтами, суть наши народныя свойства, въ нихъ только видиће развившіяся; поэты берутся не откуда же нобудь изъ-за моря, но исходять изъ своего народа. Это-огни, изъ него же излетъвшіе, передовые въстники силъ его. Сверхъ того поэты наши сдёлали добро уже тымъ, что разнесли благозвучие, дотолъ небывалое. Не знаю, въ какой другой литературъ показали стихотворцы такое безконечное разнообразіе оттынковъ звука, чему отчасти, разумыется, способствовалъ самъ поэтическій языкъ нашъ. У каждаго свой стихъ и свой особенный звонъ. Этотъ металлическій, бронзовый стихъ Державина, котораго до сихъ поръ не можетъ еще позабыть наше ухо; этотъ густой, какъ смола, или струя стольтняго Токая, стихъ Пушкина; этотъ сіяющій, праздничный стихъ Языкова, влетающій какъ дучь въ душу, весь сотканный изъ свъта; этотъ облитый ароматами полудия стихъ Батюшкова, сладостный какъ медъ изъ горнаго ущелья; этотъ легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій какъ пеясный звукъ золовой арфы; этотъ тяжелый, какъ бы влачащійся по землі стихъ Вяземскаго, проникнутый подъ-часъ Едкою, щемящею Русскою грустью — вск они, точно разнозвонные колокола, или безчисленные клавиши одного великол впиаго органа, разнесли благозвучие по Русской земль. Благозвучіе не такъ пустое льло, какъ думаютъ тв, которые незнакомы съ поэзісю.

Подъ благозвучіе, какъ подъ колыбельную, прекрасную пъсню матери, убаюкивается народъмлалененъ, еще прежде, нежели можетъ входить въ значение словъ самой пъсни, и нечувствительно сами собою стихають и умиряются его дикія страсти. Оно такъ же бываетъ нужно, какъ во храмѣ куреніе кадильное, которое уже невидимо пастрояетъ душу къ слышанію чего-то лучшаго еще прежде, нежели началось самое служение. Поэзія наша пробовала всф аккорды, воспитывалась литературами всёхъ народовъ, прислушивалась къ лирамъ всъхъ поэтовъ, добывала какой-то всемірный языкъ за темъ, чтобы приготовить всёхъ къ служенію бол ве значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тёхъ пустякахъ, о которыхъ еще продолжаетъ вътренио лепетать молодое, недавшее себъ отчета, нынъшнее покольние поэтовъ: нельзя служить и самому искуству, какъ ни прекрасно это служение, не уразумъвъ его цъли выстей и не опредъливъ себъ, зачъмъ дано намъ и искуство; нельзя повторять Пушкина. Нътъ, не Пушкинъ, или кто другой долженъ статъ теперь въ образецъ намъ: другія уже времена пришли. Теперь уже ничемъ не возмешь — ни своеобразіемъ ума своего, ни картинною личностію характера. ни гордостію движеній своихъ; Христіанскимъ, высшимъ воспитаніемъ долженъ воспитаться теперь ноэтъ. Другія дела наступаютъ для поэзіи. Какъ во времена младенчества народовъ служи-

ла она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая въ нихъ браннолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу, которую самъ небесный Творецъ нашъ считаетъ перломъ своихъ созданій. Много предстоитъ теперь для поэзіи — возвращать въ общество то, что есть истинно прекраснаго, и что изгнано изъ него вынтшнею безсмысленною жизнію. Нттъ, не напомнять они уже никого изъ нашихъ прежнихъ поэтовъ. Самая ръчь ихъ будетъ другая; она будетъ ближе и родственнъе нашей Русской душь. Еще въ ней слышнье выступять наши народныя начала. Еще не бьетъ всею силою къ верху тотъ самородный ключь нашей поэзіи, который уже кипълъ и билъ въ груди нашей природы тогда, когда и самое слово поэзія не было ни на чьихъ устахъ. Еще никто не черпалъ изъ самой глубины тъхъ трехъ источниковъ, о которыхъ упомянуто въ началѣ этой статьи. Еще досель загадка — этотъ необъяснимый разгулъ, который слышится въ нашихъ пѣсняхъ, несется куда-то мимо жизни и самой птсни, какъ бы сгарая желанісмъ лучшей отчизны, по которой тоскуеть со дня созданія своего человікь. Еще ни въ комъ не отразилась вполнт та многосторонияя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена въ нашихъ многоочитыхъ пословицахъ, умѣв-

шихъ саблать такіе великіе выводы изъ бёднаго. ничтожнаго своего времени, гдф въ такихъ тфсныхъ предблахъ и въ такой мутной лужф изворачивался Русскій человікть, и которые говорять только о томъ, какіе огромные выводы можетъ сдёлать ныийшній Русскій человёкъ изъ нынёшняго широкаго времени, въ которое нанесены итоги всёхъ вёковъ и какъ неразобранный товаръ сброшены въ одну безпорядочную кучу. Еще тайна для многихъ этотъ необыкновенный лиризмъ - рождение верховной трезвости ума, который исходить отъ нашихъ церковныхъ пфсней и каноновъ и покуда такъ же безотчетно возносить духъ поэта, какъ безотчетно подмываютъ его сердце родные звуки нашей пъсни. Наконенъ самъ необыкновенный языкъ нашъ есть еще тайна. Въ немъ всй тоны и оттинки, всй переходы звуковъ отъ самыхъ твердыхъ до самыхъ нёжныхъ и мягкихъ; онъ безпредёленъ, и можеть, живой какъ жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая съ одной стороны высокія слова изъ языка церковно-библейскаго, а съ другой стороны выбирая на выборъ мъткія названія изъ безчисленныхъ своихъ наръчій, разсыпанныхъ по нашимъ провинціямъ, имѣя возможность такимъ образомъ въ одной и той же рѣчи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ошутительной осязанію непонятливъйшаго человъка. Языкъ,

который самъ по себь уже поэть, недаромъ былъ на время позабытъ нашимъ лучшимъ обществомъ. Нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземныхъ наръчіяхъ всю дрянь, какая ни пристала къ намъ, вмёстё съ чужеземнымъ образованіемъ; чтобы всь ть неясные звуки, неточныя названія вещей — д'ти мыслей, певыяснившихся и сбивчивыхъ, которыя потемняютъ языкине посмѣли помрачить младенческой ясности нашего языка, и возвратились бы мы къ нему уже готовые мыслить и жить своимъ умомъ, а не чужеземнымъ. Все это еще орудія, еще матеріалы, еще глыбы, еще въ рудъ дорогіе металлы, изъ которыхъ выкуется иная сильнъйшая ръчь. Пройдетъ эта ръчь уже насквозь всю душу, и не упадетъ на безплодную землю. Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всёмъ струнамъ, какія ни есть въ Русскомъ человікі, внесеть въ самыя огрубълыя души святыню того, чего никакія силы и орудія не могутъ утвердить въ человъкъ. Вызоветъ намъ нашу Россію нашу Русскую Россію, не ту, которую показываютъ намъ грубо какіе нибудь квасные патріоты, и не ту, которую вызывають къ намъ изъ-за моря очужеземившіеся Русскіе; по ту, которую извлечеть она изъ насъ же, и покажетъ такимъ образомъ, что всв до единаго, какихъ бы ни были они различныхъ мыслей, образовъ воспитанія и михній, скажуть въ одинь голось:

«это наша Россія; намъ въ ней пріютно и тепло, и мы теперь д'в'йствительно у себя дома, подъ своею родною крышею, а не на чужбин 1:»

and the second of the second of

## XXXII.

## СВЪТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ.

Въ Русскомъ человъкъ есть особенное участіе къ празднику Свътлаго Воскресенія. Онъ это чувствуетъ живъе, если ему случится быть въ чужой землъ. Видя, какъ повсюду въ другихъ странахъ день этотъ почти не отличенъ отъ другихъ дней — тъ же всегдашнія занятія, та же вседневная жизнь, то же буднишнее выраженіе на лицахъ—онъ чувствуетъ грусть и обращается невольно къ Россіи. Ему кажется, что тамъ какъ-то лучше празднуется этотъ день и самъ

человькъ радостиве и лучше, нежели въ другіе дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему варугъ представятся-эта торжественная полночь, этотъ повсемъстный колокольный звонъ, который какъ бы всю землю сливаетъ въ одинъ гулъ, это восклицаніе «Христосъ воскресъ!» которое замёняетъ въ этотъ день всё другія привътствія, этотъ поцелуй, который только раздается у насъ-и онъ готовъ почти воскликнуть: «только въ одной Россіи празднуется этотъ день такъ, какъ ему слёдуетъ праздноваться!» Разумбется, это пріятное чувство ослабіваеть, какъ только оно перенесется на самомъ дѣлѣ въ Россію, или даже только припомнить, что день этотъ есть день какой-то полусонной бъготни и суеты, пустыхъ визитовъ, умышленныхъ незаставаній другъ друга намъсто радостныхъ встръчь — если жъ и встричь, то основанных на самых корыстных в расчетахъ; что честолюбіе кипитъ у насъ въ этотъ день еще больше, нежели во всѣ другіе, и говорять не о воскресеніи Христа, но о томъ, кому какая награда выйдеть, и кто что получить; что даже и въ самомъ народъ кое-гдъ пошатываются на улицахъ не совсъмъ трезвые, едва только успъла кончиться торжественная объдняи не успѣла еще заря освѣтить земли. Вздохнетъ бъдный Русскій человъкъ, если только все это припомнитъ себъ. Для проформы, одинъ чмокнетъ въ щеку другаго, желая показать, какъ нужно любить своего брата, да какой вибудь патріотъ, въ досадъ на молодежь, которая бранитъ старинные Русскіе наши обычан, утверждая, что у насъ пичего пътъ, прокричитъ гитвио: «у насъ все есть—и семейная жизнь, и семейныя добродътели; и обычан у насъ соблюдаются свято; и долгъ свой исполняемъ мы такъ, какъ нигдъ въ Европъ; и мы — народъ на удивление всъмъ.»

Нътъ, не въ видимомъ знакъ дъло, не въ патріотических возгласахъ, но въ томъ, чтобы въ самомъ дёлё взглянуть въ этотъ день на человъка, какъ на лучшую свою драгоциность, такъ обиять и прижать его къ себъ, какъ напродивишаго своего брата, такъ ему обрадоваться, какъ бы своему наилучшему другу, съ которымъ нъсколько лътъ не видались, и который вдругъ неожиданно къ намъ прівхалъ. Еще сильнве! еще больше! потому что узы, насъ съ нимъ связывающія, сильиве земнаго кровнаго нашего родства, и породнились мы съ нимъ по нашему прекрасному пебесному Отцу, въ нѣсколько разъ намъ ближайшему нашего земнаго отпа, и день этотъ мы въ своей истичной семьт, у Него Самого въ лому. День этотъ есть тотъ святой день, въ который празднуетъ святое, небесное свое братство все челов вчество до единаго, не исключивъ изъ него ни одного человъка.

Какъ бы этотъ день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому въку, когда мысли о сча-

стін человічества слідались почти любимыми мыслями встхъ: когда обнять все человъчество какъ братьевъ сдёлалось любимою мечтою молодаго человъка: когда многіе только и грезять о томъ. какъ преобразовать все человъчество, какъ возвысить внутреннее достоинство человъка; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только Христіанство въ силахъ это произвесть; когда стали утверждать, что слёдуеть ближе ввести Христовъ законъ, какъ въ семейственный, такъ и въ государственный бытъ; когда подвиги сердоболія и помощи несчастнымъ, стали разговоромъ даже модиыхъ гостиныхъ; когда, наконецъ, стало тфено отъ всякихъ человфколюбивыхъ заведеній. Какъ бы, казалось, давятнадцатый въкъ долженъ былъ радостно воспраздновать этотъ день, который такъ по сердцу всемъ великодушнымъ и человъколюбивымъ его движеніямъ. Но на этомъ - то самомъ днв, какъ на пробномъ. камив, видишь, какъ блёдны всё его Христіанскія стремленія, и какъ всь они въ однъхъ только мысляхъ, а не на дель. И если, въ самомъ дель. придется ему обнять въ этотъ день своего брата какъ брата — онъ его не обниметъ. Все человъчество готовъ онъ обнять какъ брата, а брата не обниметъ. Отдълись отъ этого человъчества, которому онъ готовить такое великодушное объятіе, одинъ человъкъ, его оскорбившій, которому повел ваетъ Христосъ въ ту же минуту простить -

онъ уже не обниметъ его. Отделись отъ этого человичества одинь, несогласный съ нимъ въ какихъ пибудь ничтожныхъ челов фческихъ мибніяхъ-онъ уже не обниметь его. Отделись отъ этого человъчества одинъ, страждущій, видиве другихъ, тяжелыми язвами своихъ душевныхъ недостатковъ, больше всъхъ другихъ требующій состраданія къ себі - онъ оттолкнетъ его и не обниметъ. И достанется его объятіе только тъмъ, которые ничимъ еще не оскорбили его, съ которыми не имћаъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза. Вотъ какаго рода объятія всему человівчеству даетъ человъкъ нынъшняго въка-и часто именно тотъ самый, который думаетъ о себъ, что онъ истипный челов колюбецъ и совершенный Христіанинъ!

Нѣтъ, не празднуетъ нынѣшній вѣкъ свѣтлаго праздника такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться. Есть страшное препятствіе, есть непреоборимое препятствіе, имя ему — гордость. Она была извѣстна и въ прежніе вѣки, но то была гордость болѣе ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родомъ и званіемъ; но не доходила она до того страшнаго духовнаго развитія, въ какомъ предстала теперь. Теперь явилась она въ двухъ видахъ. Первый видъ ея — гордость чистотею своею.

Обрадовавшись тому, что стало во многомъ лучше своихъ предковъ, человъчество нынъшняго въка влюбилось въ чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевною красотою своею, и считать себя лучшимъ другихъ. Стоитъ только приглядъться, какимъ рыцаремъ благородства выступаеть изъ насъ теперь всякъ, какъ безпощадно и ръзко судитъ о другомъ. Стоитътолько прислушаться къ темъ оправданіямъ, какими онъ оправдываетъ себя въ томъ, что не обнялъ своего брата, даже въ день Свътлаго Воскресенія. Безъ стыда и не дрогнувъ душою, говорить онъ: «Я не могу обнять этого челов ка -онъ мерзокъ, онъ подлъ душою, онъ запятналъ себя безчестнъйшимъ поступкомъ; я не пущу этого человъка даже въ переднюю свою; я даже не хочу дышать однимъ воздухомъ съ нимъ; я слёлаю кругъ для того, чтобы объёхать его и не встръчаться съ нимъ. Я не могу жить съ подлыми и презрѣнными людьми — не уже ли мив обнять такаго человека какъ брата?» Увы! позабыль бъдный человькъ девятнадцатаго въка, что въ этотъ день нётъ ни подлыхъ, ни презрвиныхъ людей; но всв люди — братья той же семьи, и всякому челов ку имя братъ, а не какое либо другое. Все разомъ и вдругъ имъ позабыто: позабыто, что, можетъ быть, за темъ именно окружили его презрънные и подлые люди, чтобы, взглянувши на нихъ, взглянулъ онъ на себя и поискаль бы въ себв того же самаго, чего такъ испугался въ другихъ. Позабыто, что онъ самъ можетъ на всякомъ шагу, даже не примътивъ того самъ, сделать то же подлое дело, хотя въ другомъ только вид т - въ вид т, не пораженномъ публичнымъ позоромъ, но которое однако же, выражаясь пословицею, есть тотъ же блинъ только на другомъ блюдъ. Все позабыто! Позабыто имъ то, что, можетъ быть, отъ того развелось такъ много подлыхъ и презранныхъ людей, что сурово и безчеловћчно ихъ оттолкнули лучшіе и прекрасивішіе люди, и твмъ заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить къ себъ презрине! Богъ высть, можеть быть, иной совстмъ былъ не рожденъ безчестнымъ человъкомъ; можетъ быть, бъдиая душа его, безсильная сражаться съ соблазнами, просила и молила о помощи, и готова была облобызать руки и ноги того, кто подвигнутою жалостію душевною поддержалъ бы ее на краю пропасти. Можетъ быть, одной капли любви къ нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогою любви было трудно достигнуть къ его сердцу; будто уже до того окамен вла въ немъ природа, что никакое чувство не могло въ немъ пошевелиться, когда и разбойникъ благодаренъ за любовь, когда и звърь помнить ласкавшую его руку! Но все позабыто человъкомъ девятнадцатаго въка, и отталкиваетъ онъ отъ себя брата, какъ богачь отталкиваетъ покрытаго гноемъ нишаго отъ великолъпнаго крыльца своего. Ему нътъ дъла до страданій его; ему бы только не видать гноя ранъ его. Онъ даже не хочетъ услышать исповъди его, боясь, чтобы не поразилось обоняніе его смраднымъ дыханіемъ устъ несчастнаго, гордый благо-уханіемъ чистоты своей. Такому ли человъку воспраздновать праздникъ небесной любви?

Есть другой видъ гордости, еще сильи в йшей перваго-гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, какъ въ девятнадцатомъ въкъ. Она слышится въ самой боязни каждаго прослыть дуракомъ. Все вынесетъ человъкъ въка: вынесетъ название плута, подлеца; какое хочешь, дай ему название, онъ спесетъ его-и только не спесеть пазванія дурака. Падъ всёмь онь позволитъ посмѣяться-- и только не позволитъ посмѣяться надъ умомъ своимъ. Умъ его для него святыня. Изъ-за мальйшей насмышки надъ умомъ своимъ, онъ готовъ сію же минуту поставить своего брата на благородное разстояніе, и посадить, не дрогнувши, ему пулю въ лобъ. Ничему и ни во что опр не врить; только врить вр одинъ умъ свой. Чего не видить его умъ, того для него нътъ. Опъ позабылъ даже, что умъ идеть впередъ, когда идуть впередъ всв нравственныя сплы въ человъкъ, и стоитъ безъ движенія и даже идеть назадь, когда не возвышаются

нравственныя силы. Онъ позабылъ и то, что пртя верхя стороня дма на вр очномя неловркя: что другой челов къ можетъ видеть именно ту сторону вещи, которую онъ не можетъ видеть, и, стало быть, знать того, чего онъ не можетъ знать. Не въритъ онъ этому, и все, чего не видить онъ самъ, то для него ложь. И тънь Христіанскаго смиренія не можетъ къ нему прикоснуться изъ-за гордыни его ума. Во всемъ онъ усомнится: въ сердце человека, котораго нъсколько льть зналь, въ правдъ, въ Богъ усомнится, но не усомнится въ своемъ умъ. Уже ссоры и брани начались не за какія нибудь существенныя права, не изъ-за личныхъ ненавистей-итть, не чувственныя страсти, но страсти ума уже пачались, уже враждують лично изъ несходства мибнін, изъ-за противорбчій въ мірѣ мысленномъ. Уже образовались цѣлыя партіц, другъ друга не видівшія, пикакихъ личныхъ сношеній еще не им вшія — и уже другь друга ненавидящія. Поразительно: въ то время, когда уже было-начали думать люди, что образованиемъ выгнали злобу изъ міра, злоба другою дорогою, съ другаго конца входитъ въ міръ-дорогою ума и на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, какъ всепогубляющая саранча, нападаетъ на сердца людей повсюду. Уже и самаго ума почти не слышно. Уже и умные люди начинають говорить хоть противу собственнаго своего убъжденія изъ-за

того только, чтобы не уступить противной партіи, изъ-за того только, что гордость не позволяетъ сознаться передъ всёми въ ошибкё — уже одна чистая злоба воцарилась намёсто ума.

И человъку ли такаго въка умъть полюбить и почувствовать Христіанскую любовь къ человъку? Ему ли исполниться того свътлаго простодушія и ангельскаго младенчества, которое собираетъ всѣхъ людей въ одну семью? Ему ли услышать благоуханіе небеснаго братства нашего? Ему ли воспраздновать этотъ день? Исчезнуло даже и то наружно - добродушное выражение прежнихъ простыхъ въковъ, которое давало видъ, какъ будто бы человёкъ былъ ближе къ человъку. Гордый умъ девятнадцатаго въка истребилъ его. Діаволъ выступилъ уже безъ маски въ міръ. Духъ гордости пересталь уже являться въ разныхъ образахъ и пугать суевтрныхъ людей: онъ явился въ собственномъ своемъ видъ. Почуя, что признають его господство, онъ пересталь уже и чиниться съ людьми. Съ дерзкимъ безстыдствомъ смѣется въ глаза имъ же, его признающимъ; глупъйшіе законы даетъ міру, какіе досель еще никогда не давались — и міръ это видить и не смъсть ослушаться! Что значить эта мода, ничтожная, незначущая, которую допустиль въ началъ человъкъ какъ мелочь, какъ невинное дёло, и которая теперь какъ полная хозяйка уже стала распоряжаться въ домахъ

нашихъ, выгоняя все, что есть главнъйшаго и лучшаго въ человъкъ ? Накто не боится преступать ифсколько разъ въ день первейшие и священнъйшіе законы Христа—и между тъмъ боится не исполнить ея мальйшаго приказапія, дрожа передъ нею, какъ робкій мальчишка. Что значить, что даже и тв, которые сами надъ нею смвются, плящутъ какъ легкіе вътренники подъ ея дудку? Что значать эти такъ называемыя безчисленныя приличія, которыя стали сильне всяких коренныхъ постановленій? Что значать эти странныя власти, образовавшіяся мимо закопныхъ - постороннія, побочныя вліянія? Что значить, что уже правять міромъ швен, портные и ремеслепники всякаго рода, а Божін помазанники остались въ сторонъ - люди темпые, пикому не извъстные, не имъющіе мыслей и чистосердечныхъ убъжденій, правять мивніями и мыслями умиыхъ людей? И газетный листокъ, признаваемый лживымъ встми, становится нечувствительнымъ закоподателемъ его неуважающаго человика. Что значать всв незаконные эти законы, которые, видимо въ виду всёхъ, чертить исходящая снизу печистая сила - и міръ это видитъ весь, и, какъ очарованный, не смфетъ шевельнуться? Что за страшная насм'вшка падъ челов вчествомъ! Но зачемъ этотъ праздникъ? Зачемъ опъ приходитъ скликать въ одну семью разошедшихся людей? Зачемъ еще уцелели люди, которымъ ка-

жется, какъ бы они свътабють въ этотъ день, и праздичють свое младенчество, то младенчество, отъ котораго небесное лобзаніе, какъ бы лобзаніе вічной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратилъ гордый нынашній человакь? Зачамь еще не позабыль челов вкъ нав вки это младенчество, и, какъ бы видънное въ какомъ-то отдаленномъ сиъ, оно еще шевелить нашу душу? Зачёмь все это, и къ чему это? Будто не извъстно, зачъмъ? Будто не видио, къ чему? За тъмъ, чтобы хотя ифкоторымъ. еще слышащимъ весениее дыханіе этого праздника, сдёлалось вдругъ такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небъ. И, завопивъраздирающимъ сердце воплемъ, упали бы они къ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинъ этотъ день вырвать изъ ряду другихъ, дпей, одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ девятнадцатаго въка, но въ обычаяхъ въчнаго въка; въ одинъ бы день только обнять и обхватить человъка, какъ виноватый другъ обнимаетъ великодушнаго, все ему простившаго друга, хотя бы только за тъмъ, чтобы завтра же оттолкиуть его отъ себя, и сказать ему, что онъ намъ чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать такъ, хотя бы только насильно заставить себя это сдълать, ухватиться бы за этотъ, какъ утопающій хватается за доску! Богъ въсть, можетъ быть, за одно это желаніе уже готова сброситься съ

небесъ намъ лѣстница и протянуться рука, помогающая возлетѣть по ней.

Но и одного дия не хочетъ провести такъ человѣкъ девятнадцатаго вѣка! И непонятною тоскою уже загорѣлась земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь; все мелчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ!

Отъ чего же одному Русскому еще кажется, что праздникъ этотъ праздиуется, какъ слъдуетъ, и празднуется такъ въ одной его землъ? Мечта ли это? Но зачтиъ же эта мечта не приходитъ ни къ кому другому, кромѣ Русскаго? Что значить въ самомъ дель, что видимые признаки праздника такъ ясно носятся по лицу нашей: раздаются слова «Христосъ воскресъ!» и поцилуй, и всякій разъ также торжественно выступаетъ святая полночь, и гулы всезвонныхъ колоколовъ гулятъ и гудутъ по всей землъ, точно какъ бы будять насъ? Гдв носятся такъ очевидно признаки, тамъ недаромъ носятся; гдъ будять, тамъ разбудять. Не умирають тв обычан, которымъ опредълено быть въчными. Умираютъ въ буквѣ, но оживаютъ въ духѣ. Померкаютъ временно, умираютъ въ пустыхъ и вывътрившихся толнахъ, но воскресаютъ съ новою силою въ избранныхъ, за тъмъ, чтобы въ сильнъйшемъ свътъ отъ нихъ разлиться по всему міру. Не умретъ изъ нашей старины ни зерно того. что есть въ ней истинно-Русскаго и что освящено самимъ Христомъ. Разнесется звонкими струнами поэтовъ, развозвъстится благоухающими устами Святителей, вспыхнетъ померкнувшее-и праздникъ Свътлаго Воскресенія воспразднуется какъ следуетъ, прежде у насъ, нежели у другихъ народовъ! На чемъ же основываясь, на какихъ опираясь данныхъ, заключенныхъ въ сердцахъ нашихъ, можемъ сказать это? Лучше ли мы другихъ народовъ? Нътъ. Но есть въ нашей природъ то, что намъ пророчитъ это. Уже самое нравственное неустройство наше намъ это пророчитъ. Мы еще растопленный металлъ, не отлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнуть отъ себя намъ неприличное, и внести въ себя все, что уже невозможно другимъ народамъ, получившимъ форму и закалившимся въ ней. Что есть много въ коренной природъ нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа доказательство тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ, и приготовлепная земля сердецъ нашихъ призывала сама собою Его слово; что есть уже начало братства Христова въ самой нашей Славянской природъ, и побратаніе людей было у насъ-родиве дома кровнаго братства; что еще нътъ у насъ непримири-

мой ненависти сословія противу сословія, и техъ озлобленныхъ партій, какія видятся въ Европъ и которыя поставляють препятствіе пепреоборимое къ соединенію людей и братской любви между ними; что есть наконецъ у насъ отвага, никому не сродная, и если предстанеть намъ всемъ какое нибудь дело, решительно невозможное ни для какаго другаго народа, хотя бы даже, наприміръ, сбросить съ себя вдругъ и разомъ всі недостатки паши, все позорящее высокую природу человѣка — то съ болію собственнаго тѣла, не пожальвъ самихъ себя, какъ въ двинадцатомъ году, не пожальвъ имуществъ, жгли домы свои и земные достатки, тако рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятнающее насъ: ни одна душа не отстанеть отъ другой, и въ такія минуты всякіл ссоры, ненависти, враждывсе бываетъ позабыто, братъ повиснетъ на груди у брата, и вся Россія-одинъ человікъ. Вотъ на чемъ основываясь, можно сказать, что праздникъ Воскресенія Христова воспразднуется прежде у насъ, нежели у другихъ. И твердо говоритъ мив это душа моя; и это не мысль, выдуманиая въ головъ. Такія мысли не выдумываются. Внушеніемъ Божінмъ пораждаются он'в разомъ сердцахъ многихъ людей, другъ друга невидавшихъ, живущихъ на разныхъ копцахъ земли, и въ одно время, какъ бы изъ однихъ устъ, изглашаются. Знаю я твердо, что не одинъ человъкъ

въ Россіи, хотя я его и не знаю, твердо вѣритъ тому и говоритъ: «У насъ прежде, нежели во всякой другой землѣ, воспразднуется Свѣтлое Воскресеніе Христово!»

конешъ.



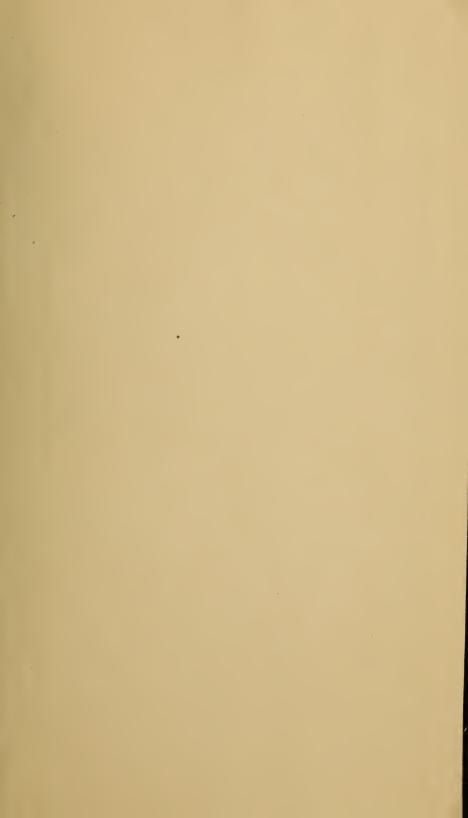

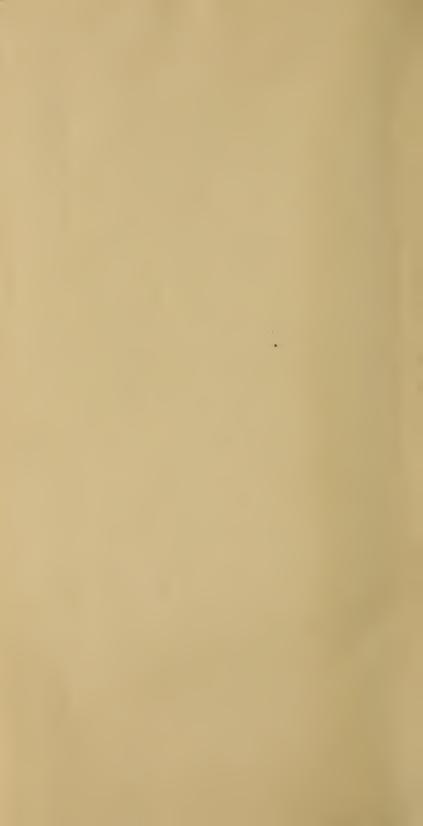



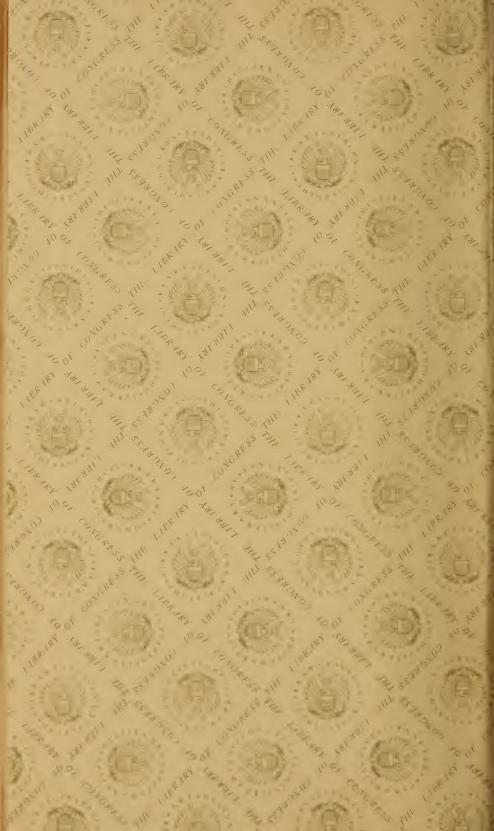



LIBRARY OF CONGRESS

00025318699